

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/





A. BOURNATZEFF
Gobriel Péri
CLAMART (Seine)

Tues of the Table . 

.

.

• 

,

# ДВА ПОХОДА ВА БАЛКАНЫ.

• •

# Staktorekii, L. V. СЪ ТЕАТРА ВОЙНЫ

1877-78.

# ДВА ПОХОДА

# ЗА БАЛКАНЫ.

KH. J. B. MAXOBCKATO.



MOCKBA.

Въ Университетской типографія (М. Катковъ), на Страстномъ бульварѣ, 1878.

DR 573 ,55211 1878 GL. 659-557/ BOSS 4-11-9/

## оглавление.

I.

| Первый походъ за Балканы.                                  |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                            | mp.       |
| Въ погонъ за генераломъ Гурко. — Отрядъ корреспондентовъ   |           |
| въ горахъ                                                  | 1         |
| На Шипкъ                                                   | 22        |
| Разказъ очевидцевъ о переходъ Балканъ                      | <b>25</b> |
| Походъ за Малые Балканы: Ени-Загра                         | <b>32</b> |
| Джураны                                                    | 38        |
| Изъ воспоминаній о первомъ походѣ за Балканы               | 46        |
| ш.                                                         |           |
| Подъ Плевной.                                              |           |
| Встръча съ Гурко на осадной батаревНочное путешествіе      | 69        |
| Въ селеніи Трестеникъ                                      | 78        |
| Императорская гвардія подъ Плевной.— День генерала Гурко   | 86        |
| Горній Дубнивъ                                             | 93        |
| Подробности дёла при с. Горній Дубникъ                     | 104       |
| Телишъ                                                     | 119       |
| Похороны офицеровъ лейбъ-гвардіи Егерскаго полка.—Постще-  |           |
| ніе перевязочнаго пункта                                   | 128       |
| Отступленіе Турокъ изъ Дольняго Дубника въ Плевну.—Оконча- |           |
| тельное обложение Плевны                                   | 135       |
| Объдня въ лейбъ-гвардін Измайловскомъ полку. — Посъщеніе   |           |
| гвардін Государемъ Императоромъ                            | 138       |

## III.

| Гвардія въ Балнанахъ.                                       |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
|                                                             | mp. |
| Выступленіе изъ Дольняго Дубника                            | 147 |
| Въ Балканахъ                                                | 153 |
| Дъло у селенія Правцы                                       | 160 |
| Эанятіе Этрополя                                            | 168 |
| Наши позиціи въ Балканахъ: Златицкій перевалъ               | 180 |
| Позиціи генерала Рауха и генерала Дандевиля                 | 191 |
| Позиція графа Шувалова.—Московская и Павловская гора        | 207 |
| IV.                                                         | •   |
| Переходъ черезъ Балианы.                                    |     |
| Положение солдать въ горахъ наканунъ перехода               | 223 |
| Стратегическій планъ перехода черезъ Балканы.— Маневры въ   |     |
| горахъ. — Диспозиція перехода                               | 227 |
| Переваль черезъ хребеть авангардной колонии.—Гурко и штабъ  |     |
| на перевалъ                                                 | 233 |
| Подробности перехода черезъ Балканы                         | 247 |
| Выходъ въ долину Софіи Дело у Ташкисена Бетство Турокъ      |     |
| изъ Араба-Конака.—Дѣло у сел. Горный Бугаровъ.—Стычка на    |     |
| мосту черезъ р. Искеръ.—Вступленіе въ Софію                 | 250 |
| Турецкіе военные госпитали въ Софіи                         | 264 |
| <b>v.</b>                                                   |     |
| Въ равнинъ Марицы.                                          |     |
| Отъ Софіи до Филиппополя. — Преслідованіе Турокъ. — Ихъ от- |     |
| ступленіе изъ Татаръ-Базарджика                             | 269 |
| Погона за Самоковскимъ отрадомъ. – День на берегу Марицы. – |     |
| Занятіе Филиппополя.—Трехдневный бой въ его окрестностяхъ   | 281 |
| Подробности движенія отъ Софіи въ Филиппополю               | 292 |
| Отъ Филиппополя до Адріанополя.— Переселеніе мусульманъ.—   |     |
| Вступленіе въ Адріанополь Великаго Князя Главнокомандую-    |     |
| щаго                                                        | 300 |

Предлагаемое сочинение есть сборъ корреспонденцій, писанныхъ мною съ театра войны въ Московскія Вѣдомости. Пусть читатель не ищетъ въ нихъ ни полноты, ни точности, ни послѣдовательнаго изложенія военныхъ событій, которыхъ я былъ очевидцемъ. Это — просто рядъ впечатлѣній, записанныхъ мною во время моего пребыванія въ отрядахъ генерала Гурко, во время его перваго похода за Балканы, его дѣятельности подъ Плевной и втораго похода за Балканы. Я ихъ предлагаю публикѣ въ томъ видѣ, въ какомъ они были записаны на походѣ и въ какомъ печатались своевременно въ Московскихъ Вѣдомостяхъ.

Москва, Мая 9-го 1878 г. •

•

# ПЕРВЫЙ ПОХОДЪ ЗА БАЛКАНЫ.

Въ погонъ за генераломъ Гурко. — Отрядъ корреспондентовъ въ горахъ.

Какъ только сдёлалось мий извёстнымъ что нашъ передовой отрядъ перешелъ Балканы, я рѣ шился нагнать его по той дорогѣ по которой онъ прошелъ, надъясь собрать обильный матеріаль для корреспонденцій. Меня увъряли что дорога до отряда вполнъ безопасна, совътовали спъшить и подбить вхать съ собой нескольких других корреспондентовъ, такъ какъ въ компаніи вхать сподручнве, да и следовало иностраннымъ корреспондентамъ про-**Вхать по новой, проложенной русскими войсками черезъ** Балканы дорогъ, Разръшение Великаго Князя на мою поъздку было немедленно дано; въ тотъ же вечеръ было написано офиціальное отношеніе къ генералу Гурко о томъ что я прикомандировываюсь къ его отряду, а я, чтобы не терять времени, въ туже ночь изъ нашего лагеря отправился верхомъ въ Тырново (версты за три), чтобы найти себъ компаніоновъ для дороги. Разыскаль я ночью

г. И., копреспонлента Новаго Времени. Mr de La Motte корреспондента журнала Temps, Dick Lonlay-корреспонмента Monde Illustré и Pellicer — корреспондента одного испанскаго журнала. Разбудивъ ихъ ночью и скрывая (какъ мит было приказано) отъ нихъ мъсто поъздки, я уговориль ихъ слёдовать за мной, обёщая при этомъ много интереснаго. Корреспонденты согласились. Отъбадъ быль назначень на утро 4-го іюля, но кончилось тъмъ что со сборами мы выбхали изъ Тырнова только въ шесть часовъ вечера. Маленькій отрядъ нашъ при выбадб изъ Тырнова быль составлень следующимь образомь. Въ мою телъжку я положилъ свои вещи: маленькій чемоданчикъ, палатку, постель съ одбяломъ и пледомъ. Сюда же положиль свои веши г. И., предложившій пару своихь лошадей. Такимъ образомъ дышловая тележка съ вещами и съ кучеромъ Антономъ шла впереди, запряженная четверней (парой моихъ и парой лошадей И.). Я бхалъ верхомъ, И. также: трое же иностранныхъ корреспондентовъ помъстились въ свою громоздкую, отличной работы коляску, запряженную четверней, привязавъ верховыхъ лошадей сзади коляски. Маршрутъ нашъ, намфченный по картф съ названіями деревень, на которыя мы должны были такть, хранился у меня въ карманъ и составляль пока тайну для другихъ моихъ спутниковъ. Въ то время въ Главной Квартиръ хранили въ тайнъ переходъ нашего отряда черезъ Балканы вследствіе военных соображеній. Мы взяли проводника Болгарина до ближайшей деревни и въ шесть часовъ вечера выбхали изъ Тырнова, узкимъ ущельемъ сразу вступивъ въ горную мъстность. Вечеръ былъ дивный и виды великольпны. Чрезъ полчаса ъзды мы очутились совершенно въ горахъ: цълое море холмовъ, вершинъ, высокихъ и низкихъ горъ составляли нашъ горизонтъ; и очертанія ихъ были самыя разнообразныя. Я въ первый разъ увидаль настоящую горную мёстность и, несмотря на усталость, отъ хлопотъ цълаго дня, быль очень доволенъ, почти въ восторгъ. Вокругъ насъ вся почва была покрыта годубыми прытами, отчего горы получали при заходящемъ солнив нажно-голубой отливъ. Я сравнивалъ нашу дорогу по горамъ съ плаваніемъ, по морю: кромъ неба да горъ ничего не видно; а постоянные подъемы и спуски-словно медленная качка на морф. Проводникъ нашъ, какъ оказалось вскоръ, не зналъ вовсе дороги и мы подвигались впередъ, разспрашивая про дорогу у встръчныхъ крестьянъ. Первая остановка наша должна была быть въ деревнъ Плаково, гдъ мы предполагали заночевать и до которой думали добраться засвётло. Добрались на самомъ дълъ только въ одиннадцать часовъ вечера, при совершенной темнотъ и успъвшихъ нависнуть тучахъ. Въ деревушкъ нашли казачій постъ, оставленный нашимъ передовымъ отрядомъ, и при помощи казаковъ быстро отыскали себъ ночлегъ. Это быль благоустроенный домъ, гдъ оказались диваны, свъчи, отличный ужинъ, вино и даже чистыя простыни. Увидавъ такую роскошь, а главное, выпивъ мъстнаго вина, спутники мои пришли въ веселое расположение духа. Французы стали сыпать остроты и я, взявъ съ нихъ слово что они не возвратятся уже назадъ въ Тырново и не покинутъ меня, сообщилъ имъ цъль нашего путешествія, чъмъ они остались весьма довольны. Хорошо выспавшись, въ пять часовъ утра следующаго дня мы снова пустились въ путь. Въ этотъ день холмистый характеръ горъ сменился более конусообразными очертаніями и горы были покрыты лісомъ. Подъемы стали круче, чувствовалось что мы взбираемся все выше и выше; сотни ручейковъ, ручьевъ и фонтанчиковъ текли и

бились между разсёдинами горъ и въ глубинъ узкихъ полинъ. Вода въ нихъ была чистая, холодная и очень вкусная: \а день же кстати быль весьма жаркій. Безь особыхъ приключеній мы добрались до состоящаго изъ трехъ домовъ селенія Баніуль къ двёнадцати часамъ дня, нашли тамъ второй казачій пость и напоили лошадей. Проводникъ, взятый нами изъ Плакова (тырновскаго проводника мы прогнали), объявиль намъ въ Баніуль что вести насъ впередъ не можетъ, ибо не знаетъ дальше дороги, а казаки стали увърять что дорога дальше непроходима лля коляски и телъжки и что слъдуетъ бросить экипажи. Такъ какъ въ Баніуль мы не нашли проводника изъ Болгаръ, то я, пользуясь тъмъ что, былъ одътъ въ свой походный мундиръ, приказалъ одному изъ казаковъ състь верхомъ и вести насъ до следующаго казачьяго поста. Казаки кинули жребій, кому изъ нихъ быть нашимъ проводникомъ, выбрали одного и мы, предводимые казакомъ, двинулись въ дальнъйшій путь въ первомъ часу дня. Перевздъ отъ Баніула до следующей деревушки Войнешти быль очень тяжелый, такъ какъ горы становились все круче и круче, а дорога все каменистве и уже. Четыремъ лошадямъ въ рядъ было идти невозможно, ибо съ одной стороны мы постоянно находились на краю обрыва, а съ другой-у стыны высокой горы; и на этой узкой тропинкъ лежали на самой дорогъ огромные камни. Кое-какъ добрались до Войнешти часовъ около трехъ дня. Тамъ расположились отдохнуть и, къ прискорбію своему, увидали что въ Войнештахъ нельзя найти никакой пищи, кромъ персиковъ, сливъ и хлъба. Закусивъ этимъ скуднымъ провіантомъ, взяли новаго казака изъ Войнешти, переложили лошадей, такъ что пара шла въ дышль, а другая пара впереди, какъ вздять съ форейторомъ. Утомленные

отъ жаркаго дня и медленнаго пути, почти голодные, мы двинулись дальше, въ шесть часовъ вечера, не въ веселомъ расположении духа. Лошали не привыкшія къ новой запряжкъ путались, сбивались въ сторону, натаскивали телъжку и коляску на камни. Каждую минуту приходилось останавливаться и поправлять лошадей. Въ довершеніе всего люди наши начали громко браниться и отказываться бхать далбе, такъ что кучера Французовъ пришлось угрозами заставить молчать и слушаться приказаній. Не знаю ужь какъ далеко успёли бы мы убхать при такихъ условіяхъ, но неожиданный случай явился къ намъ на помощь и вразумиль насъ. На одномъ изъ крутыхъ подъемовъ колесо коляски попало между двухъ камней, и когда лошади стали дергать впередъ, ось застрявшаго колеса сломалась; я приказаль своей тельжив объвхать коляску по покатому мъсту горы, но телъжка моя, едва сдвинулась съ мъста, очутилась внезапно всего на двухъ переднихъ колесахъ; заднія колеса и кузовъ ея оторвались отъ передка. За пълый день у насъ столько накопилось желчи и столько мы внутренно уже сердились, что это внезапное приключение подбиствовало на насъ отрезвляющимъ образомъ и всѣ мы единодушно расхохотались. Однако медлить было нельзя. Быстро сообразили какъ быть и что дълать. Послали нашего казака въ Войнешти привести другихъ казаковъ на помощь. Тѣ скоро прискакали и мы, сложивъ всъ не крайне необходимыя вещи въ коляску Французовъ и поручивъ казакамъ починить коляску и доставить ее съ вещами назадъ въ Тырново, двинулись далбе. Кузовъ своей телбжки я бросиль въ горахъ, а изъ передка И. устроилъ весьма остроумную повозку на двухъ колесахъ. Конечно, на передкъ нельзя было уложить много вещей и было постановлено

въ принципъ что каждый изъ насъ положить на передокъ только по одному маленькому чемоданчику. Шествіе наше получило слъдующій порядокъ: въ передокъ были запряжены лошали И., которыя тянуль подъ узлиы Антонъ. сидя впереди на моей лошади (выпряженной изъ сломанной тельжки); на другой моей лошади вхаль нашь общій лакей-Болгаринъ и, наконецъ, мы всв верхами, съ казакомъ впереди. Небольшой багажъ нашъ прикрутили веревками къ передку, чтобъ онъ не сползалъ на землю. Часовъ въ девять вечера побхади дальше, и ужь не умбю сказать по какой дорогъ добхали до перевала къ двумъ часамъ ночи. Была темнота; луна на нъсколько минутъ показывалась изъ-за тучъ и снова скрывалась. Мы вилъли только смутно темныя массы горь, тъснившихся вокругь нашей дороги, слышали шумъ ручья, бурлившаго гдь-то глубоко внизу обрыва. Передокъ нашъ стучалъ по камнямъ, взбираясь на глыбы и со звономъ падая на слъдующіе острые торчащіе по дорогь камни. Лошади Богь знаеть какъ и почему ступали своими ногами. Мы то спускались въ ущелье, вхали по водв, по руслу ручья, то взбирались на страшную высоту. Въ темнотъ нельзя было ничего разглядьть. Отъ длиннаго, полнаго впечатльній дня мы были утомлены до нельзя и ёхали всю дорогу молча. Около двухъ часовъ ночи изъ-за кустовъ заблисталь костерь и мы очутились на вершинъ горы, представлявшей собою круглую площадь. Кругомъ высоко и мрачно торчали пики Балканъ, но на плоскости, куда мы въвхали, ярко горвлъ огонь. Казаки спали вокругъ костра, лошади ихъ стояли, пережевывая свно, а горвьшее пламя освъщало высокій деревянный столбъ на каменномъ пьедесталъ съ высоко развъвающимся бълымъ флагомъ. Мы первымъ деломъ бросились къ столбу и, при

помощи свъта костра и спичекъ, прочли слъдующую, вы ръзанную на столбъ надпись: «30-го іюня 1877 г. Перехоль генерала Рауха съ коннопіонернымъ дивизіономъ черезъ Балканы. 4 тыс. фут. н. п. м.> Далее следовали фамиліи офицеровъ, перешедшихъ Балканы съ генераломъ Раухомъ. . Мы были на переваль. По шуму и направленію ручьевь, текушихъ по объимъ сторонамъ горы, на которой мы на-- холились, мы погалались что туть мфсторазление горныхъ потоковъ, изъ которыхъ одна часть течетъ на южную сторону Балканъ, другая на съверную. Измучившись сами порядкомъ въ этотъ день, усталые и голодные, мы особенно чутко почувствовали въ этомъ столбъ нъчто ролное, какъ будто и мы были участниками побъды, одержанной надъ Балканами, въ память которой стояла тутъ простая, полуотесанная деревянная колонна съ развъвающимся быммы флагомы. Это чувство, чувство какого-то довольства, радости, скажу, гордости пріободрило насъ до того что Pellicer, который едва шевелиль языкомъ отъ утомленія, смогь высказать глубокомысленное замізчаніе, что въ этой колоннъ для него заключается «весь синтезъ настоящей кампаніи». Казаки, при нашемъ приближеніи. повскакали на ноги, угостили насъ хлебомъ. У Ла-Мотда отыскалась внезапно коробка сардинъ; мы заварили чай и такимъ образомъ поужинавъ, ръшили скоръе спать. Но спать вообще, не только скоръе, было весьма трудно. На вершинъ горы дуль ръзкій ночной вътерь; ни домика, ни хижинки не было кругомъ на десять верстъ разстоянія; приходилось мастерить себъ постель на открытомъ воздухъ и при весьма скромныхъ постельныхъ принадлежностяхъ. Я положилъ на голую землю кожанъ, подъ голову съдло, укутался въ свое форменное пальто и расположился заснуть à la belle étoile. Спутники мои сдъ-

дали то же самое. Съ непривычки спать на открытомъ воздухъ только дремалось, а не спалось, и мы всъ поднались въ пять часовъ утра со своихъ неулобныхъ постелей. Заварили снова чай; Dick Lonlay срисоваль колонну, а часовъ въ семь мы уже осъдлали лошадей, запрягли нашъ передокъ и готовы были снова двинуться въ путь. Въ семь же часовъ прискакалъ казакъ изъ Тырнова и объявилъ казачьему посту на перевалѣ что по всей дорогъ приказано снять посты и казакамъ вернуться въ Тырново. Тутъ же мы узнали что отъ перевала и вплоть до передоваго отряда сторожевыхъ постовъ уже болье нътъ. Вмёсть сътьмъ казаки на переваль не сумьли объяснить намъ, какъ далеко находится передовой отрядъ: быть-можеть онъ находится версть за сорокь, быть-можеть еще дальне. Я и И. понали туть что съ этого момента и до неизвъстнаго мъста, гдъ находится передовой отрядъ, дорога наша ничемъ не обезпечена. Положение могло сделаться весьма непріятнымъ. Но ділать было нечего, нельзя же было ворочаться назаль и сознаться въ трусости. въ особенности послъ полуторадневнаго тяжелаго путеmeствія. Я и И. ръшили скрыть отъ нашихъ спутниковъиностранцевъ настоящее положение дъла изъ боязни чтобы тв не вздумали вернуться назадь въ Тырново вмъств съ последними уходящими съ перевала казаками. Сели снова на лошадей и я взяль на свою отвътственность казака съ перевала съ тъмъ чтобъ онъ не разлучался съ нами до тъхъ поръ пока мы не отыщемъ передоваго отряда генерала Гурко, гдв бы этоть отрядь ни находился.

Мы выбхали съ перевала въ 7½ часовъ утра, на южную сторону Балканскихъ горъ, по крутому каменистому спуску, ведущему къ руслу неглубокаго ручья, по дну котораго проходила дальнъйшая дорога. По бокамъ стояв-

шія горы сдвигались все ближе къ дорогь, становились **УГРЮМВЕ И КАЗАЛИСЬ ДИКИМИ: ТУСТОЙ ЛЕСЪ ПОКРЫВАЛЪ ИХЪ** отъ полошвы до верха. Мы двигались по дну довольно широкаго, но не глубокаго ручья, по берегамъ котораго стъной разрослись кусты и деревья, такъ что путь нашъ представляль безконечно суживающуюся аллею. Въ 10 часовъ солнце стало уже порядкомъ принекать, и прохлада ручья, и тънь нависшихъ кустовъ и деревьевъ были какъ нельзя болье кстати. Лошали то и льдо наклоняли головы, втягивая въ себя холодную воду горной речки; всадники часто слъзали съ коней, чтобъ утолить жажду, такъ какъ въ узкой, сжатой горами дорогв по ручью становилось душно. Меня и И. ни на минуту не покидала смутная тревога и безпокойный вопросъ: гдъ нашъ отрядъ и когда мы его догонимъ? Гдъ только позволяла дорога, мы погоняли лошадей и вхали крупною рысью, стремясь поскорбе выбраться изъ горъ. Несчастный Ла-Мотть, который кажется первый разь въ жизни бхаль верхомъ, представлялъ печальную фигуру на англійскомъ съдлъ и безпрестанно бранился и извергалъ безчисленное количество самыхъ разнообразныхъ французскихъ jurons, не понимая куда мы спъшимъ по такой палящей жаръ и по такой несносной дорогъ. Часовъ около 12 дня мы свернули изъ ручья въ сторону и стали подниматься по крутому подъему; ручей глубже и глубже уходилъ внизъ, а горы сдвигались все ближе. Мы были у входа въ Хаинкіойское ущелье. Ущелье это - страшно; на пугливомъ конъ опасно по немъ ъхать; дорога такъ узка что два всадника едва-едва могутъ пробхать рядомъ: нашъ передокъ занималъ какъ разъ всю дорогу.

Справа у насъ была пропасть, на днъ которой широкій ручей казался узкою струйкой; за пропастью вздыма-

лись высочайшія горы: слева стеной стояли неприступныя каменистыя глыбы, высоко поднимавшіяся подъ самое небо. Ущелье было узко, дико и какъ-то подавляло насъ, ственяя выханіе. Нівсколько человінь Болгарь попалось намъ на встръчу съ навьюченными лошадьми, и на нашъ вопросъ «гдв находится генераль Гурко?» объяснили, что Гурко ушель очень далеко, что Казанлыкъ взять нашими войсками и что по Казандыка остается еще версть 40-50. При выходъ изъ ущелья мы встрътили еще болъе многочисленную партію Болгаръ, человъкъ въ тридцать съ женщинами и дътьми, которые только и дълали что повторяли: «Турпи, Турпи, много Турпи!» Въ эти минуту мы выбажали изъ Балканскихъ горъ въ Казанлыкскую долину. После узкаго ущелья, стеснявшаго дыханіе и кругозоръ, предъ нами развернулась просторная картина: широкою лентой лежала предъ нами зеленая равнина, окаймленная вдали горами, тонувшими въ голубоватомъ освъщении. Столбы дыма тамъ и сямъ по равнинъ обозначали горящія турецкія деревни, а наліво отъ насъ изъза зелени деревьевъ выглядывала красиво расположенная деревня Хаинкіой; къ этой деревнъ мы и повернули нашихъ коней. Отъ Хаинкіойскаго ущелья до деревни оставалось всего версты четыре и мы побхали шагомъ подъ лучами сильнъйшаго солнца. По дорогъ то и дъло встръчались Болгары, которые снимали шапки и кланялись въ поясь и до земли, умоляя, какъ мы могли понять, защитить ихъ отъ Турокъ. Въ особенности меня поразила фигура одного священника, который выбирался изъ Хаинкіойя въ горы вмѣстѣ со своими прихожанами: онъ весь дрожаль какъ въ лихорадкъ, а рядомъ съ нимъ, низко намъ кланяясь и снявъ шапку, старикъ Болгаринъ показываль намь еще свёжую рану на голове, говоря что

эта рана сегодня нанесена ему Турками. Изъ разспросовъ этихъ спасающихся въ горы отъ страха прелъ Турками Болгаръ мы могли понять что отрядъ генерала Гурко ушель изъ Хаинкіойя два дня тому назадь, что въ горахъ теперь показались баши-бузуки и угрожають жителямь ' Хаинкіойя; жители въ страхъ бъгутъ въ горы по направленію къ Тырнову, забирая съ собою только ручной багажъ. Положение наше становилось критическимъ. До отряда Гурко оставалось сутки, а можетъ-быть и болбе пути. Баши-бузуки могли появиться каждую минуту, и что могь бы сдёлать противь нихь нашь маленькій отрядь. въ семь человъкъ, вооруженныхъ только пистолетами, да еще одинъ казакъ, вооруженный какъ слёдуетъ? Лошади наши утомились и мы не могли бы даже ускакать отъ конныхъ баши-бузуковъ, наконецъ Турки могли подсторожить насъ изъ-за какого-нибудь куста. Хорошо еще, думалось мнъ, если убъютъ моментально, а то попадешься къ нимъ въ руки, они начнутъ мучить и еще наругаются надъ нами, отсъкая по частямъ руки, ноги, уши, какъ они делають съ пленными. Придется, думалось мне, самому пустить себь пулю въ голову, какъ скоро положеніе саблается безысходнымъ. Я взглянуль на роскошную долину Казанлыка, освёщенную яркимъ солнцемъ; столбы дыма тамъ и сямъ стояли по ней густыми облаками, и чудная картина долины показалась мить зловъщею и мрачною. На минуту мною овладела внутренняя тревога и я силился ничъмъ не выдать своего внутренняго состоянія товарищамъ. Но спутники мои, Французы, уже догадались въ чемъ дело по выражению лицъ бытущихъ Болгаръ и по ихъ смущенному виду. Ла-Моттъ и Dick Lonlay стали приставать ко мнь съ сотней вопросовъ, упрековъ, атакуя меня съ двухъ сторонъ, не давая сосредоточиться

и облумать о томъ что напо дълать. Ла-Моттъ настаиваль чтобы не медля вернуться въ Тырново. Dick Lonlay просто бранился: одинъ Испанецъ Pellicer сохранялъ философское спокойствіе и бхаль молча, угрюмо насупившись. Я и И. поръшили прежде всего что въ подобномъ положеніи слідуеть сохранять строжайшее кладнокровіе и импонировать на Французовъ выражениемъ спокойствия. Межлу тъмъ мы шагомъ подымались къ деревнъ по широкой равнинъ, и еслибы гдъ-нибудь въ окрестныхъ горахъ находились баши-бузуки, они могли бы видъть нашъ маленькій отрядь какъ на ладони. Я подозваль къ себъказака и, принявъ видъ спокойной беззаботности, спровиль его: «можешь, брать, уложить человъкь десять Турокъ?>--- «А Богъ е знаетъ, ваше благородіе, отвъчалъ казакъ, -- какъ придется. > -- «А человъка четыре уложишь? > настаиваль я дальше. -- «Четырехъ-то какъ не уложить, а только туть никто какъ Богъ. Богъ не поможеть и съ однимъ не справишься, а поможеть, такъ и десять Турокъ не страшны. > Отвътъ былъ успокоительный. Мы были уже у самой деревни, полагая не найти въ ней ни одного Болгарина, такъ какъ много Болгаръ встретили по дорогъ; мы подвигались съ осторожностью, изъ опасенія вмісто Болгарь застать въ деревні Турокъ; но къ, удивленію нашему мы встретили въ деревне много не ушедшихъ еще жителей. Мущины всв были вооружены ружьями и сидёли кучками у ручья, протекавшаго по срединъ деревни; женщины, дъвушки и дъти жались другъ ко другу не вдалекъ отъ мущинъ. Безпокойство и смятеніе было ярко написано на всёхъ лицахъ. При нашемъ приближеніи крестьяне и крестьянки встали, подошли къ намъ на встръчу, низко кланяясь и повторяя: «Турки, баши-бузуки идутъ! защити насъ!> Мы показали имъ на

ихъ ружья и дали имъ понять что они сами должны зашишаться и что Турки не страшны. Въ отвътъ на это жители стали спрашивать насъ, когда придетъ къ нимъ русское войско и показывали на горы, говоря что тамъ все Турки, которые придуть и перервжуть ихъ. Мы слезли съ лошалей, привязали ихъ и прежде всего попросили хлъба, молока и всего что найдется для объда. Нашлось весьма не многое: хлебъ и плоды. Пообедавъ, я порешилъ что прежде всего надо отдохнуть отъ усталости и волненія и постараться уснуть хотя на полчаса. Я отошель отъ товарищей въ тѣнь огромнаго орѣховаго дерева, положиль себъ съдло подъ голову и успъль подремать около часа. Французы не вли и не спали, находясь въ сильнъйшей тревогь. Сквозь сонъ я слышаль какъ громко жаловался на то что побхаль со мною, Dick Lonlav кричаль что онъ прівхаль на войну чтобы быть корреспондентомъ, а не воевать. Мы ръшили остаться еще одинъ часъ въ Хаинкіойъ, чтобы дать вздохнуть лошадямъ и послъ этого ъхать дальше, стараясь скоръе нагнать отрядъ генерала Гурко. Кстати, мы нашли трехъ солдатъ Болгарской дружины, отставшихъ отъ отряда по бользни и собиравшихся такъ же какъ и мы нагонять отрядъ. Это было намъ на руку. Распрощавшись съ жителями, въ три часа дня мы снова съли на своихъ лошадей и двинулись въ путь въ сопровождении болъе многочисленной свиты. У насъ была пъхота въ количествъ трехъ Болгаръ, кавалерія въ образъ казака и артиллерія въ формъ нашихъ пистолетовъ. Бъгство жителей изъ Хаинкіойя, попавшихся намъ еще въ горахъ, паническій страхъ и смятеніе людей, которыхъ мы застали въ самой деревнъ, ихъ увъренія что идуть баши-бузуки різать ихъ, наконець нівсколько выстреловь, о которыхь я забыль упомянуть

выше и которые мы слышали въ направленіи Хаинкіойя при нашемъ выбадъ изъ деревни, -- все это повергло насъ въ тревогу и представило нашему воображенію весь рискъ предстоящаго намъ пути до передоваго отряда генерала Гурко. На чемъ основывался паническій страхъ жителей. на одномъ ли предположении что баши-бузуки могли придти или же баши-бузуки въ дъйствительности были близко и показывались у деревни? Объясненія этому мы никакъне могли добиться у жителей, по незнанію ихъ языка и трудности объясняться съ ними. Какъ бы то ни было мы выбхали не въ покойномъ состояніи духа. Спускаясь къ ручью въ верстъ отъ деревни, лошадь Ла-Мотта у самаго ручья шарахнулась въ сторону и самъ Ла-Моттъ испустиль крикь: «Глядите, глядите!» Я подскакаль и глазамь моимъ представилось следующее зредище. Въ ручье лежалъ на боку скорчившись Турокъ; онъ былъ страшно худъ, лицо его было желто и на щекъ зіяла большая рана, изъ которой струилась кровь и окрашивала вокругъ него воду. На спинъ виднълся длинный поперечный разръзъ; стая мухъ шумъла около ранъ. Раненый былъ еще живъ, тяжело открывалъ глаза и какъ-то безсмысленно проводиль мокрою рукой по груди и по боку, упорно повторяя одно и то же движение руки. Одинъ изъ пъхотинцевъ нашихъ Болгаръ, знавшій по-турецки, обратился къ раненому съ вопросомъ: кто онъ такой и какъ попалъ сюда. Но Турокъ не далъ отвъта, а можетъ-быть и не слыхаль и не видаль нась. Онь сътрудомъпринодиялся на одной рукъ, повернулся на другой бокъ и тяжело опустиль голову въ воду раненою стороной лица. Несмотря на то что мы сами спѣшили и не могли терять времени, надъясь до ночи добраться въ болье безопасное мъсто, мы единогласно ръшили оказать раненому помощь; послали тотчасъ же нашего казака въ Хаинкіой, съ тъмъ чтобъ онъ привелъ къ намъ поскоръе изъ деревни нъсколько человъкъ Болгаръ. Казакъ ускакалъ, а мы попытались еще нъсколько разъ вызвать раненаго на отвътъ; но кромъ глухихъ стоновъ ничего не добились отъ него.

Четыре Болгарина, приведенные изъ деревни нашимъ казакомъ, ничего намъ не объяснили. Они испуганно смотръли на раненаго Турка, и на наши приказанія вытащить его изъ воды и снести въ деревню, жались другъ ко другу, повторяя въ страхъ: «это Турокъ, Турокъ!» И только наши угрозы заставили ихъ, вытащивъ раненаго, понести его въ деревню. Что было дальше съ несчастнымъ, мы не знаемъ, такъ какъ мы поспъшили тронуться въ дальнъйшій путь.

Дорога наша лежала вдоль Казанлыкской долины; на глазомъръ ширина долины, вытянувшейся между цъпями ' горъ, показалась мнъ версты въ 4 или 5. Богатство долины бросалось въ глаза и радовало взоръ. Густые виноградники, сжатыя и несжатыя поля, орбховыя деревья, и на лугахъ густая и сочная трава. Долина представляла предъ нами богатый, роскошно одаренный природой оазисъ среди дикихъ и сумрачныхъ горъ; то былъ словно лучъ солнца между грозными тучами. Хотелось насладиться природой и прекраснымъ видомъ, но мысль что изъ каждаго куста, изъ-за каждой виноградной плантаціи могли появиться баши-бузуки, отравляла впечатлёніе, и долина являлась. въ нашихъ глазахъ розовымъ кустомъ въ которомъ скрывается ядовитая змѣя. Ла-Мотть высказалъ замъчание что баши-бузуки непремънно должны рыскать въ хвостъ передоваго отряда, убивая и обкрадывая отставшихъ солдатъ. Все это было весьма возможно,

и И. дошель до того что составиль даже целый плань обороны въ случат напаленія на насъ баши-бузуковъ. Планъ этотъ состояль въ томъ чтобы при открытомъ на насъ нападеніи не медля слізть съ сідель, стать за лошадьми и отстрымваться изъ пистолетовь до послыдней возможности; въ случаваже стрвльбы въ насъ изъ-за кустовъ, ринуться на непріятеля въ кусты верхомъ на лошадяхъ съ громкими криками ира. Отъбхавъ еще верстъ пять или шесть, мы встрётили партію Болгаръ, мущинъ и женщинъ, человъкъ въ пятнадцать или двадцать. Всъ они, не исключая и женщинъ, были вооружены кто палками, кто ружьями и каждый ташиль, кром того, въ рукахъ какое-нибудь добро-кто узелокъ, кто ведро, а кто ящикъ. За толпой Болгаръ фхали три телфжки, до верху набитыя разнаго рода скарбомъ, перинами, подушками и т. д. Мы остановились и остановили Болгаръ. Начались разспросы съ помощію мимики.

Отъ Болгаръ мы узнали что Казанлыкъ дъйствительно взятъ отрядомъ генерала Гурко, и что самъ генералъ и весь его отрядъ находится въ настоящую минуту въ Казанлыкъ. До Казанлыка оставалось еще верстъ сорокъ, а было уже шесть часовъ вечера. Мы ръшили ъхать скоръе и постараться къ полночи добраться до Казанлыка. Наша пъхота не позволяла намъ ъхать рысью, и мы уже подумывали какъ бы отъ нея отдълаться, какъ на наше счастье попались намъ на встръчу еще человъкъ пять Болгаръ, которые вели съ собою трехъ лошадей. Мы остановили партію, приказали нашимъ пъхотинцамъ разсъсться на трехъ свободныхъ лошадей, а одному Болгарину ъхать съ нами до Казанлыка, чтобъ отвести взятыхъ у партіи лошадей обратно. Болгары остались недовольны такимъ распоряженіемъ и начали было шумъть,

но мы прикрикнули на нихъ, и они покорились. Обративъ пъхоту въ кавалерію, мы повхали крупною рысью и галопомъ, но не надолго. При спускъ въ небольшой ручеекъ пара лошадей, тащившая нашу двуколеску-знаменитый перелокъ, испугалась чего-то, вырвалась изъ рукъ Антона и понесла: одна изъ лошадей запуталась въ постромки. лошади начали бить, мы не могли ихъ догнать: а онъ несли и били до тъхъ поръ пока не сломали дышла и не остановились какъ вкопанныя, но увы! уже на развалинахъ нашего перелка. Приходидось остановиться и помочь какъ-нибудь горю; придумали вырубить новое дышло и привязать его веревками къ передку; къ счастію же у -насъ оказались и топоръ, и веревки. Казакъ слёзъ съ лошади, сняль съ себя винтовку, положиль пику на землю и съ топоромъ отправился въ ближайшіе кусты вырубать дышло. Мы стояли довольно близко къ горамъ; съ правой стороны отъ дороги и до этихъ горъ мъстность была покрыта кустами и деревьями, а по левую отъ насъ сторону тянулась равнина, заканчивавшаяся также горами. но эти горы казались намъ на разстояніи шести или семи верстъ. У подошвы этихъ дальнихъ горъ, и слева же отъ насъ лежала турецкая деревушка Уфлани. Она представляла въ ту минуту облако дыма, среди котораго проръзывался яркій красный столбъ пламени. Къмъ подожжена была эта деревня-было намъ неизвъстно. Мы стояли среди поля и безъ одной человъческой души вокругъ. Минутъ чрезъ пять казакъ воротился изъ кустовъ съ топоромъ, но безъ дышла.

<sup>—</sup> Что жь ты дышла не принесъ? обратились мы къ нему.

<sup>—</sup> Винтовку надо взять, ваше благородіе, отвѣчалъ казакъ нѣсколько угрюмо.

- Зачымъ винтовку?
- Да тамъ, въ канавъ, въ кустахъ пять человъкъ Турокъ лежатъ въ красныхъ шапочкахъ. Не разобралъ—спятъ они что ли, живые ли, либо мертвые.
- Возьми винтовку, да ступай рубить дышло въ другое мъсто и не очень шуми топоромъ.

Казакъ снова отправился въ кусты, а мы остались дожидаться его среди поля, не вдалекъ отъ дороги, тамъ гив сломалась наша тельжка. Вновь какая-то смутная тревога и вмъстъ непобъдимое любопытство начинало овладъвать мною. Мнъ хотълось пойти въ кусты и посмотръть на лежавшихъ тамъ Турокъ. Но внезапно нъсколько раздавшихся въ сторонъ деревни глухихъ выстръловъ отвлекли наше внимание въ ту сторону. Раздались ли эти выстрёлы въ самой горящей деревне или за нею въ горахъ-мы не могли различить хорошенько. Да и были ли то выстрёлы? Быть-можеть то быль трескъ обвалившихся отъ огня зданій. Какъ бы то ни было, но сильнъйшее любопытство овладъло мной: меня интересовала горящая не вдалекъ деревня, и я объявилъ товарищамъ что пойду туда и посмотрю что тамъ делается, пока чинятъ нашъ экипажъ. И. и Французы протестовали противъ этого, но я настояль на своемь и пошель по направленію къ деревнъ съ Pellicer, вызвавшимся идти вмъстъ со мной. Держа пистолеть въ рукахъ наготовъ, мы подощли къ деревнъ Уфлани. Красный столбъ пламени сталъ принимать, по мъръ нашего приближенія, болье неправильныя очертанія пылавшаго огня: то горьять высокій плетень. обнесенный вокругъ до тла уже сгоръвшаго дома; тянуло смрадомъ; деревья у плетня обуглились и висъвшіе на нихъ плоды съежились и приняли коричневый цветъ. Мы пошли дальше. Полная картина разрушенія глянула на

насъ изъ-за деревьевъ. Деревня вся уже выгоръла. коегив еще торчали полуобрушенныя ствны жилишь: изъполь нихъ струился дымокъ, и почва вся была покрыта табющимъ углемъ и усыпана сброватою золой. Но внутри огромныхъ садовъ въ Уфлани уцелели садовыя деревья: вътви ихъ ломились отъ вкусныхъ и зрълыхъ сливъ, бълыхъ и синихъ, абрикосовъ, незрълыхъ еще грушъ и яблоковъ. Мы стали трясти деревья, и плоды градомъ посыпались на землю. Натвшись вкусныхъ плодовъ, мы направились къ единственному не сгоръвшему зданію-мечети. Она упълъла въроятно потому что была обнесена плотною ствной деревьевь; деревья обуглились, но защитили святыню мусульмань отъ огня. Мы вошли въ мечеть: тамъ не было замътно никакихъ признаковъ грабежа. Плохонькіе, протертые ковры лежали на немытомъ полу: деревянныя люстры низко спускались надъ самою головой. а въ нихъ торчали шкалики, наполненные масломъ. Листы бумаги съ изреченіями изъ Корана были приклеены ко внутреннимъ стънамъ мечети. Обстановка была бъдная. даже нищенская; и пусто было въ самой мечети, пусто было и въ деревнъ. Только собака залаяла, выползши откуда-то при нашемъ выходъ изъ мечети. Мы поспъшили назадъ съ пожарища къ нашимъ спутникамъ. Передокъ быль уже починень и лошади запражены. Быль 9-й чась вечера; до ближайшаго большаго селенія оставалось около 18 верстъ и мы спешили добраться до него поскоре. чтобы въ немъ заночевать, не думая уже добхать въ тотъ день до Казанлыка. Мы побхали крупною рысью и галопомъ; передокъ нашъ мчался за нами. Ярче и ярче выдълялась на небъ луна, сообщая фантастическій видъ картинъ. Горы казались окрашенными легкимъ красноватымъ свътомъ; сильный вътеръ внезапно поднялся по-

лодинъ и ярко поносилъ по насъ звуки глъ-то владекъ разлававшихся пушечныхъ выстрёдовъ, словно ударовъ отладеннаго грома. Такого вътра я не испытываль въ своей жизни. Напо было усиливаться чтобы сидъть прямо на съдът. Пламя горящихъ деревень стало совстви краснымъ при наступавшей ночи. Мы быстро скакали, шпора коней и нанося имъ удары плетьми, такъ какъ лошади устали отъ длиннаго дня и долгой дороги, и къ 12 часамъ ночи прибыли благополучно въ Маглишъ. Опереливъ нашъ отрядъ. Ла-Моттъ въбхалъ первымъ въ деревню и съ нимъ произошла тутъ комическая сцена. Нъсколько человъкъ солдатъ изъ Болгарской дружины, оставленныхъ въ Маглишъ на посту, или просто отставшихъ отъ своего отряда, увидавъ скачущаго по деревнъ всадника, окружили Ла-Мотта, остановили его коня и угрожающимъ тономъ требовали чтобъ онъ сошелъ съ лошади и шелъ за ними подъ арестъ. Ла-Моттъ нашелъ наилучшимъ въ тэкомъ положени увърять Болгаръ на французскомъ языкъ что онъ русскій князь и что поэтому его не следуеть трогать. Мы подскакали на эту сцену, прикрикнули на Болгаръ и все обощлось благополучно. Отлично поспавъ въ Маглишъ и хорошо поужинавъ, рано утромъ на слъдующій день мы побхали въ Казанлыкъ, отстоящій отъ Маглиша на двънадцать верстъ. Дорога шла сквозь густыя розовыя плантаціи, но розы уже отцвёли и мы видели одни только зеленые кусты. Между ними часто попадались на глаза валяющіеся и неприбранные еще трупы турецкихъ солдатъ. По срединъ дороги часто встръчалась гніющая падаль замореннаго въ дорогь или убитаго въ сраженіи коня. По направленію къ Казанлыку доносился трескъ радкихъ ружейныхъ выстраловъ. Въ 10 часовъ утра крыши и минареты Казанлыка выглянули изъ-за де-

ревьевъ и мы благополучно въбхали въ городъ, отыскивая штабъ генерала Гурко. То былъ знаменитый день бъгства Турокъ изъ укръпленій Шипки и занятія Шипки русскими войсками. То быль день завершившій блистательно перехоль отряла генерала Гурко черезъ Балканы по тому пути который мы только-что саблали, нагоняя нашъ славный передовой отрядъ. Генерала Гурко не было въ городь; онъ убхаль въ Шипку осматривать турецкія батареи, доставшіяся въ руки Русскихъ. Мы застали въ городъ генерала Рауха. садившагося уже на коия чтобъ ъхать вслёдъ за генераломъ Гурко на шипкинскія укрёпленія. Онъ любезно предложиль намъ бхать съ нимъ за 12 версть въ Шипку и, несмотря на утомленіе послѣ совершенной нами дороги, мы поспъшили принять лю-• безное предложение генерала и двинулись вийстй съ нимъ и съ частью штаба къ Шинкъ. Лорогой генераль Раухъ 🕱 адъютанты Гурко удивлялись тому, какъ мы могли такъ стастливо проскочить между Хаинкіойемъ и Казанлыкомъ не наткнувшись на баши-бузуковъ. Баши-бузуки, говорили они, бродять вездё въ горахъ и въ Казанлыкской долинъ они скрываются въ поляхъ, въ кустахъ и въ виноградникахъ, у самыхъ ствнъ Казанлыка, стрвляя изъ засады въ одиночныхъ всадниковъ; такимъ образомъ былъ убитъ на этихъ дняхъ изъ-за куста полковникъ Роникеръ, отважившійся въбхать одинь съ небольшою свитой, и убить быль всего въ какихъ-нибудь трехъ верстахъ отъ города. Но мы были уже при отрядъ, мы скакали теперь съ генераломъ Раухомъ, въ сопровождени конвоя казаковъ, и только-что перенесенное нами путешествіе отъ Тырнова до Казанлыка казалось намъ интересною и полною впечатленій картиной.

Казандыкъ 13-го іюдя 1877 г.

#### На Шипкъ.

Знаменитый Шипкинскій проходъ черезъ Бадканы—въ рукахъ Русскихъ со вчерашняго дня! Угрожаемые съ двухъ сторонъ русскими силами. Турки покинули неприступныя высоты, защищающія выходь изъ Балкань въ Казандыкскую долину, и втихомолку ушли въ горы, оставивъ въ рукахъ Русскихъ всё грозныя батареи съ орудіями и снарядами и весь лагерь на горахъ съ падатками и запасами. Этотъ великій успахъ русскаго оружія быль достигнуть передовымь отрядомь генерала Гурко и отрядами подошедшими съ противоположной стороны изъ Габрова. Лушой славнаго дъла обхода Шипки съ юга и замъчательнымъ его исполнителемъ былъ генералъ Гурко. Быстрымъ движеніемъ въ последнихъ числахъ іюня онъ перешель Балканы по несуществовавшей досель дорогь, по дорогъ проложенной въ три дня русскими піонерами черезъ дебри и кручи Балканскихъ горъ, перешелъ съ артиллеріей въ 16 орудій, и спустившись у деревни Хаинкіой въ Казанлыкскую долину, неожиданно для Турокъ напаль на нихъ съ тылу. Непрерывнымъ боемъ въ теченіе 2, 3, 4, 5 и 6 іюля подвигался генераль Гурко по Казанлыкской долинь, сражаясь у каждой деревушки по дорогь, заняль Казанлыкь и оттуда повель свой отрядь противъ засъвшихъ въ неприступныхъ высотахъ Шипки турецкихъ войскъ. Угрюмая и дикая природа Балканъ у Шипки, въ соединении съ воздвигнутыми на вершинахъ обрывистыхъ горъ непріятельскими батареями, представляла поистинъ страшную кръпость для нападающихъ. 4 и 6 іюля были горячіе дни для передоваго отряда генерала Гурко. Стрълки отряда, взобравшись между кустами довольно близко къ турецкимъ укръпленіямъ, уложили много Турокъ въ эти дни своими мъткими выстрълами. Турки, видя возрастающую убыль въ своихъ рядахъ и угрожаемые съ другой стороны русскими отрядами, подошедшими черезъ Балканы изъ Габрова, почувствовали себя между двухъ огней и пустились на хитрость. Они отправили въ лагеръ генерала Гурко парламентера для переговоровъ о сдачъ укръпленій, и пока въ нашемъ лагеръ парламентера встръчали съ почетомъ и угощали какъ дорогаго гостя, все турецкое войско бъжало по лъснымъ тропинкамъ въ горы, бросивъ все на мъстъ, и орудія, и военные припасы.

Я только-что воротился съ покинутыхъ Турками батарей и съ горъ рав происходили ежедневныя битвы съ 4 по 6 іюля. Страшныя, возмутительныя картины представляются тамъ для зрителя. Свъжо еще поле сраженія, еще дышеть оно всеми ужасами битвы; еще неприбранныя твла убитыхъ турецкихъ солдатъ валяются тамъ и сямъ въ безпорядкъ, по дорогъ и въ кустахъ. (На взглядъ, убитыхъ Турокъ очень много.) Но вотъ на одной изъ площадокъ горы открывается зрёдище отъ котораго больно становится внутри. Турки, прежде чёмъ покинули высоты Шипки, успали захватить въ планъ насколько раненыхъ русскихъ солдатъ и офицеровъ и звърски, дико изувъчили ихъ. Въ одномъ мъстъ кучкой сложено 18 отръзанныхъ головъ русскихъ воиновъ, и между ними голова одного полковника, начальника отряда пластуновъ; на перерубленной шев у него виднълась красная ленточка съ крестомъ, приставшая къ запекшейся крови. Въ другомъ мѣств лежать два-три десятка голыхъ труповъ русскихъ же солдать и офицеровь (у которыхь головы не отрезаны).

наль которыми Турки совершили всевозможныя жестокости. Все это трупы нашихъ раненыхъ, попавшихся въ руки Турокъ еще живыми. Именно, 6 іюля 14-й и 15-й стрълковые баталіоны и 200 человъкъ пластуновъ полошли близко къ турецкому лагерю, обстръливая и лагерь и укръпленія. Видя себя въ опасности, Турки пустились на гнусную хитрость: они послали на встречу нашимъ стрълкамъ парламентера, какъ будто бы для переговоровъ: завидя бълый флагъ, стрълки и пластуны прекратили огонь, опустили ружья и послали своего парламентера; этоюто минутой воспользовались Турки; они съ горы ринулись внезапно на наши баталіоны и заставили ихъ податься назадъ. Отступая, наши солдаты не успъли забрать съ собою раненыхъ, которыми не медля завладъли Турки и учинили надъ ними кровавый пиръ, безчеловъчную мъсть за понесенныя пораженія. Турки замучили нашихъ раненыхъ живыми, отрубали имъ руки, ноги, разрубали ихъ на части, наносили имъ удары ножами и штыками въ грудь, животъ и спину. Одинъ изъ этихъ мучениковъ-солдатъ лежить на спинь съ отрубленною головой, съ застывшею поднятою вверхъ рукой и съ пальцами сложенными для крестнаго знаменія; другой застыль скорченнымь въ предсмертныхъ судорогахъ съ переръзанными на рукахъ и ногахъ жилами. Тутъ же валяется рука въ рукавъ повязанномъ повязкой Краснаго Креста. Врачъ сопровождающій насъ констатироваль тоть факть что всё эти мученики были замучены живыми и умерли не отъ ранъ полученныхъ ими на полъ битвы, а отъ турецкихъ истязаній.

Въ числъ зрителей, между нами находилось нъс олько французскихъ корреспондентовъ и между прочимъ корреспондентъ *Times*. Пусть оповъстять они всъму міру о

томъ какъ обращаются уже не баши-бузуки, а императорская турецкая армія, низамъ, съ ранеными и плѣнными Русскими! Художникъ Dick Lonlay (корреснондентъ Monde Illistré) и испанскій художникъ Pellicer сняли рисунки съ этого дикаго зрѣлища.

На Шипкъ отряды наши нашли брошенныя турецкими войсками четыре крупповскія орудія и два горныя дальнаго метанія, огромные военные запасы, запасы хлъба и всякаго продовольствія. Взятіемъ деревни Шипки отрядъ генерала Гурко отръзаль находящіяся въ Балканахъ войска отъ всякаго сообщенія съ остальною турецкою арміей и вмъстъ съ тъмъ получиль возможность атаковать ихъ съ тылу, что и вызвало ихъ поспътное отступленіе.

Казандыкъ, 8 іюдя 1877 г.

## Разназъ очевидцевъ о переходъ Балканъ.

Въ прошломъ письмѣ моемъ къ вамъ я упомянулъ въ короткихъ словахъ о движеніи передоваго отряда генерала Гурко и о бъгствъ Турокъ изъ укръпленій Шипки. Возвращаюсь сегодня снова къ этому славному дълу, въ которомъ безспорно на первомъ планѣ выдается переходъ нашего передоваго отряда черезъ Балканы, такъ какъ благодаря только этому переходу турецкій гарнизонъ Шипки былъ отръзанъ отъ сообщенія со своимъ операціоннымъ базисомъ—Филиппополи, принужденъ былъ бросить свои позиціи и очистить старую, торную дорогу для войскъ черезъ Балканы—изъ Габрова въ Казанлыкскую долину. Укръпленія Шипки сторожатъ на южномъ склонѣ Бал-

канскихъ горъ Шицкинскій проходъ и представляють по своему положенію позипіи которыя нельзя взять приступомъ, а развъ одною блокадой, т.-е. принудивъ къ сдачъ голодомъ, для чего необходимо отръзать предварительно гарнизонъ Шипки отъ всякаго сообщенія съ главнымъ операціоннымъ базисомъ турецкой армін — Филиппополемъ. Поэтому главная задача передоваго отряда генерала Гурко состояла именно въ томъ чтобы пробраться въ Шипку какою-нибудь неизвёстною Туркамъ дорогой черезъ Балканы, напасть на нихъ съ тылу врасплохъ окуржить Шипку съ юга, со стороны Казандыка. При этомъ предполагалось что другой отрядъ русскаго войска долженъ былъ двинуться съ сввера отъ Габрова по Шипкинскому проходу черезъ Балканы, и что гарнизонъ Шипки очутится такимъ образомъ окруженнымъ русскими войсками съ двухъ противоположныхъ сторонъ.

Безспорно, самою серіозною частью этого смёлаго предпріятія было найти новую дорогу черезъ Балканы, притомъ такую, по которой могли бы пройти войска съ артиллеріей изъ Тырнова въ Казанлыкскую долину. Генералъ Гурко, по занятіи Тырнова, направиль всё свои старанія къ изысканію подобнаго пути черезъ Балканы и прибътъ для этой цъли къ разспросамъ въ Тырновъ мъстныхъ жителей-Болгаръ, знакомыхъ съ краемъ. Изъ этихъ разспросовъ оказалось что изъ Тырнова въ Казанлыкскую долину существуеть мало извъстная тропа, годная только для выока, проходящая черезъ Балканы на деревушки: Плаково, Присово, Средне-Колибе, Войнешти, Райковцы и Паровцы. Тропа эта узкимъ ущельемъ выходить въ Казанлыкскую долину у деревни Хаинкіой. При этомъ одинъ Болгаринъ, Ходжи Стоя, увърялъ что онъ проъхалъ по сказанной этропъ, нъсколько лътъ тому назадъ,

на колесаркъ, двуколесномъ экипажъ, провозя вино изъ Тырнова въ Хаинкіой, но что онъ не ручается чтобы съ твхъ поръ не произощло какихъ-либо обваловъ, которые могли сдёлать тропу вовсе непроходимою. Какъ бы то ни было, передовому отряду генерала Гурко не приходилось долго медлить въ Тырновъ, и ръшено было пуститься въ рискованное, опасное предпріятіе — прохода черезъ Балканы по неизвъстному дотолъ пути съ войсками и артиллеріей. Не медля быль организовань для этого особый передовой отрядъ піонеровъ, составленныхъ изъ одной сотни уральскихъ казаковъ и конно-саперной команды, собранной изъ разныхъ казачьихъ сотенъ, отрядъ совершенно не подготовленный къ дълу, состоящій изъ казаковъ и солдатъ мало обученныхъ саперному дълу. Но за то командование этимъ отрядомъ было поручено опытному и сведущему офицеру генеральнаго штаба, генералу Рауху, который и выступиль 28 іюня изъ Тырнова во главъ своей небольшой колонны въ Балканскія горы. Задача генерала Рауха состояла въ томъ чтобъ изслъдовать и быстро обратить упомянутую тропу на Хаинкіой въ проходимую для артиллеріи и войскъ дорогу. соблюдая при этомъ строжайшую тайну своего присутствія въ Балканахъ, дабы не выдать ея Туркамъ, зорко сторожившимъ всё выходы изъ Балканъ въ Казанлыкскую долину. Отрядъ выступилъ налегкъ; офицерамъ запрещено было взять съ собою обозъ съ вещами; следовали за отрядомъ всего нъсколько повозокъ съ динамитомъ и шанцовыми инструментами. Отрядъ генерала Гурко долженъ быль выступить вслёдь за передовымь отрядомь піонеровъ, но только двумя днями позже. Чтобы сохранить вполнъ секретъ предпріятія, генераль Раухъ, при выступленіи изъ Тырнова, объявляль всёмь и каждому что отрядъ его направляется въ Елену, куда дорога совпадала съ дорогой на Хаинкіой до деревушки Средне-Колибе.

Выступивъ изъ Тырнова 28 іюня, въ 5 часовъ вечера. отрядь піонеровъ остановился на ночевку въ дер. Плаковъ, гдъ принужденъ былъ оставить фуры и громоздкія вещи, затруднявшія быстроту движенія отрядовъ въ горахъ. На другой день изъ Плакова выступили въ 8 часовъ утра, непрерывно пролагая и поправляя дорогу смёнными командами, спъшивавшимися и догонявшими всадниковъ Вхавод адвото вна ототе ино . Къ ночи этого дня отрядъ дошель до деревни Райковцы, встрётивь самыя большія трудности близь селенія Войнешти. Тамъ крутой, обрывистый подъемъ въ гору былъ весь загроможденъ огромными каменьями и каменными глыбами, которыя приходилось дробить кирками и сдвигать съ мъста руками, такъ какъ генераль Раухъ, опасаясь выдать Туркамъ присутствие своего малаго отряда въ горахъ, решилъ воздержаться отъ употребленія динамита для взрыва камней. День быль жаркій; накаленный и спертый въ горахъ воздухъ затрудняль дыханіе работавшихъ, въ пищъ сказывался недостатокъ, ибо кромъ небольшаго запаса сухарей не было ничего другаго, и фуры съ провіантомъ были брошены еще вчера на дорогъ. Солдаты изнемогали отъ жары и усталости. Но генераль Раухъ и капитанъ Сахаровъ, снявъ мундиры, съ кирками и ломомъ въ рукахъ пошли впереди отряда и въ теченіе ніскольких часовь работали сами, примівромъ ободряя солдатъ. Для подъема на эту гору шестнадцати четырехфунтовыхъ орудій, следовавшихъ позади, съ отрядомъ генерала Гурко, были заказаны въ селеніи Войнешти буйволы и волы.

Изъ Райковцевъ отрядъ піонеровъ рано утромъ двинулся далъ и дошелъ въ тотъ день до перевала близь

селенія Паровцы, гдё, въ память проложеннаго русскими войсками новаго пути черезъ Балканы, было ръшено воздвигнуть, по предложенію полковника графа Роникера. колонну. Къ несчастію, самого автора этого памятника, графа Роникера, уже нътъ болъе въ живыхъ; онъ погибъ на дняхъ, и не на полъ сраженія, а на дорогъ, убитый изъ-за куста, не вдалекъ отъ Шипки, пулей баши-бузука. Но возвращаюсь къ отряду. Отъ перевада работа шла круглый день на южной сторонъ хребта, по спуску къ руслу горной ръчки, текущей черезъ Хаинкіойское ущелье. Въ этотъ день отрядъ піонеровъ не пошель далве, ибо слишкомъ отошли отъ главнаго отряда генерала Гурко, и представлялась опасность быть отръзанными непріятелемъ. находившимся всего въ пятналиати верстахъ разстоянія отъ отряда. Насколько критическимъ могло стать ежеминутно положение этой горсти людей, заночевавшихъ на узкой тропинкъ среди горъ, можно судить уже по тому что въ это самое время, въ 15 верстахъ разстоянія отъ отряда, проходили черезъ Хаинкіой, направляясь въ Сливно, три баталіона турецкой піхоты. Отрядъ генерала Рауха стояль въ ту минуту какъ разъ у входа въ узкое, дикое ущелье, на краю пропасти, стесненной высокими горами, и догадайся Турки о такомъ близкомъ соседстве русскихъ войскъ, отступленіе отряда по горному ущелью было бы невозможно, и весь отрядъ долженъ бы быль погибнуть на мъстъ до послъдняго человъка. Но Турки не предполагали у Русскихъ такой смелости и риска какъ переходъ съ артиллеріей черезъ Хаинкіойское ущелье. Это ущелье, по-турецки Хаинъ-Боазъ, пользуется у Турокъ страшною извъстностью: ни птица туда не залетаетъ, им звърь туда не заходить, скрываются тамъ одни только разбойники, да иногда отчаянный всадникъ забдетъ въ

это ущелье и торопится въ страхѣ повернуть назадъ своего коня. Поэтому-то Турки, занявъ своими войсками всѣ малѣйшіе выходы изъ Балканъ въ Казанлыкскую долину, не сочли нужнымъ занимать Хаинкіойское ущелье, какъ слишкомъ хорошо защищенное самою природой дикихъ горъ.

Получивъ извъстіе что генераль Гурко находится уже съ казачьею бригадой на переваль, генераль Раухъ дозволилъ сдълать развъдку всего ущелья, а также и обходной дороги на западъ отъ ущелья, по которой отправился самъ съ капитаномъ Сахаровымъ и по которой должна была пройти въ последстви конница парадлельною колонной. По самому же ущелью, чтобы преждевременно не открыть Туркамъ присутствія нашихъ войскъ, генераль Раухъ отправиль урядника князя Церетелева, переодътаго Болгариномъ и въ сопровождении трехъ настоящихъ Болгаръ. Пройдя все ущелье до конца, вплоть до мельницы, принадлежащей Туркамъ, князь Церетелевъ вернулся благополучно къ отряду, убъдившись что дорога по ущелью проходима безъ поправокъ для горной артиллеріи, а для конной-съ небольшими исправленіями. На другой день весь отрядъ генерала Гурко находился уже на южномъ склонъ Балканскихъ горъ, и поредовыя его части бивакировали въ 10 верстахъ отъ непріятеля. Тишина соблюдалась самая строгая, запрещено было громко разговаривать, зажигать спички и закуривать папиросы, не говоря уже о кострахъ, хотя ночь была сырая и холодная. 2 іюля, утромъ, отрядъ генерала Гурко вышелъ изъ ущелья, имъя впереди себя пластуновъ и баталіонъ стрълковъ. Они наткнулись при выходь на четверыхъ конныхъ башибузуковъ, которые, завидъвъ Русскихъ, быстро ускакали, поднявъ тревогу въ непріятельскомъ лагеръ и въ сосъднихъ селахъ.

Баталіонъ нашихъ стрёлковъ и отрядъ пластуновъ завязали тотчасъ же перестрёлку съ двумя ротами Турокъ. расположенных въ деревнъ Хаинкіой и заставили ихъ отступить. Турки бросили лагерь, а стрелки и пластуны дошли до селенія Конары, гдё взяли другой турецкій лагерь, разогнавъ цълый баталіонъ турецкой пъхоты. 2 іюля весь отрядъ генерада Гурко находился уже въ Казандыкской долинь. благополучно совершивь переходь черезь Балканы, не потерявъ ни одного человъка, даже ни одной лошади изъ тащившихъ въ горы тяжелыя орудія. Энергіей и неутомимою дъятельностью нашихъ піонеровъ, и въ особенности присутствіемъ духа и смёлостью командира ихъ, генерала Рауха, былъ проложенъ путь по которому безпрепятственно прошель передовой отрядь генералъ-лейтенанта Гурко. Нравственное впечатленіе, произведенное на Турокъ отважнымъ переходомъ передоваго отряда чрезъ Балканы, было громовое. Они отступили предъ нашимъ отрядомъ вдоль всей Казанлыкской долины, и котя кръпко держались нъсколько часовъ въ деревнъ Уфлани, но въ концъ-концовъ очистили и Казанлыкъ предъ отрядомъ генерала Гурко. Вмъстъ съ тъмъ, растерявшись отъ такого неожиданнаго появленія Русскихъ въ Казанлыкской долинь, и атакованные съ съвера отрядомъ Орловскаго полка съ казаками, Турки упали духомъ и не ръшились держаться долже въ укръпленіяхъ Шипки, убъжавъ оттуда въ горы и бросивъ неприступную позицію почти безъ боя. Окружные села и города, какъ Ески-Загра и Калоферъ, поспъшили прислать генералу Гурко депутаціи съ изъявленіемъ покорности и съ извістіемъ что Турки сложили въ этихъ городахъ оружіе, моля о пощадъ.

Казанлыкъ.

<sup>9</sup> ірдя 1877 г.

## Походъ за Малые Балканы: Ени-Загра.

Занявъ Шипку и обезпечивъ русской арміи второй свободный путь черезъ Балканы, генераль Гурко основаль главную квартиру передоваго отряда въ городъ Казанлыкъ. Но по свойству и задачамъ этого отряда, носящаго названіе летучаго и передоваго, генералъ Гурко не долго оставался въ Казанлыкъ безъ дъла. Въ теченіе 10 дней стоянки главной квартиры отряда въ Казанлыкъ было предпринято генераломъ Гурко нъсколько кавалерійскихъ рекогносцировокъ по направленію къ югу, къ Филиппополю, причемъ сотня казаковъ доходила до узла Филиппопольской и Ямбольской жельзныхъ дорогь и успъла испортить желъзный путь у станціи Каяджикъ на протяженіи нъсколькихъ верстъ. Въ городъ Ески-Загра, по занятіи Шипки покинутомъ турецкими войсками, генералъ Гурко поставилъ 3 кавалерійскіе полка (два драгунскіе, Казанскій и Астраханскій и Кіевскій гусарскій) подъ начальствомъ Николая Максимиліановича Герцога Лейхтенберскаго и 11/4 бригады Болгарскаго ополченія. Изъ предпринятыхъ рекогносцировокъ, между прочимъ, оказалось что армія Сулейманъ-паши, прибывшаго изъ Черногоріи во главъ 45 баталіоновь турецкаго войска, подвигается къ съверу отъ Адріанополя, и что одинъ изъ ея отрядовъ занялъ на дняхъ городъ Ени-Загру, а большая часть новоприбывшей армін находится на пути къ Ески-Загръ. Получивъ это извъстіе 16 іюля, генераль Гурко рышиль, не теряя времени. воспрепятствовать дальнейшему движенію арміи Сулейманъ-паши и вмъстъ съ тъмъ попытаться разби армію по частямъ. Въ виду этого решено было атакожи

сначала тъ баталіоны турецкаго войска которые заняли Ени-Загру, а затёмъ уже двинуться соединенными силами отряда на встречу остальных баталіоновь арміи Сулеймана. Нападеніе на Ени-Загру было назначено на 18 іюля. причемъ планъ нападенія быль задумань въ слёдующемъ порядкв: къ 8 часамъ утра, 18 іюля, решено было собраться у Ени-Загры всёмъ отлёльнымъ частямъ переловаго отряда, расположеннымъ въ разныхъ мъстностяхъ. Такъ въ селеніи Хаинкіой стояли Сфвскій и Елепкій полки при двухъ пъшихъ батареяхъ, полъ начальствомъ генерала Борейши. Имъ приказано было въ назначенный лень и часъ появиться подъ Ени-Загрой съ леваго фланга. Николаю Максимиліановичу было поручено въ тотъ же день и часъ изъ Ески-Загры подойти къ Ени-Загръ съ правой стороны, самъ же генералъ Гурко со стрелковою бригадой, конною батареей, пластунами и четырьмя сотнями казаковъ, расположенными у Казанлыка, долженъ былъ появиться непосредственно насупротивъ Ени-Загры. Въ 9 часовъ утра. 18 іюдя, назначено было всёмъ тремъ сошедшимся частямъ открыть сраженіе, атакуя Ени-Загру съ трехъ сторонъ соединенными силами отряда.

Сдёлавъ соотвётствующія сказанному плану распоряженія, генералъ Гурко выступилъ изъ Казанлыка 17 іюля, рано утромъ, направляясь по Казанлыкской долинѣ чрезъ деревни Суфуларъ, Кишла, Елгово и Балабанли къ Малымъ Балканамъ, отдёляющимъ Казанлыкскую долину отъ долины рёки Марицы, въ которой расположена Ени-Загра. Часовъ въ 12 дня, генералъ Гурко съ сопровождавшими его частями отряда сдёлалъ большой привалъ у деревни Кишла, и къ вечеру того же дня выступилъ дальше. Впереди, медленно и тяжело ступая, двигалась пёхота, за нею ёхалъ самъ начальникъ отряда со штабомъ и конвоемъ,

пествіе замыкали артиллерія, казаки, пластуны. Казачьи разъвзды по сторонамъ и впереди отряда сторожили и высматривали, нътъ ли гдъ по дорогъ Черкесовъ и башибузуковъ. Наступила ночь. Луна одъла долину и горы матовымъ цветомъ; сероватыя днемъ облачка дыма отъ тлеющихъ тамъ и сямъ болгарскихъ селеній приняли ночью виль красноватаго зарева; отрядъ медленно и почти беззвучно подвигался впередъ въ ночной тишинв. Генераль Гурко-большой дюбитель ночныхъ передвиженій: особую предесть для него составляеть скрывать въ темнотъ ночи путь своего отряда, подкрадываться неслышно и незамътно къ непріятелю и поражать его неожиданнымъ нападеніемъ. Въ первомъ часу ночи генералъ Гурко заночеваль въ горахъ подъ открытымъ небомъ, не вдалекъ отъ перевала черезъ Малый Балканъ. На пути отъ Казанлыка, по Казанлыкской долинъ до перевала, отряду часто попадались на встръчу болгарскія семейства, бъжавшія изъ различныхъ деревень, спаленныхъ наканунв Черкесами, и принужденныя искать убъжища въ горахъ, въ частомъ кустарникъ, безъ надежды найти себъ на другой день пропитаніе.

Часовъ въ 6 утра, 18 іюля, генералъ Гурко двинулся дальше, и часа чрезъ два пути по горамъ находился уже въ назначенномъ мѣстѣ, насупротивъ Ени-Загры. Расположивъ свой отрядъ въ ущельѣ позади себя, генералъ выѣхалъ въ сопровожденіи штаба на вершину горы, выдавшейся въ долину, и тутъ предъ нимъ открылась широкая и ровная мѣстность, на которой прямо напротивъ лежала у подошвы противоположныхъ горъ, верстахъ въ разстоянія, Ени-Загра. Направо широко и безконечно тянулась долина рѣки Марицы; налѣво долина суживалась и переходила въ горы. Съ этихъ горъ уже спускался мед-

ленно отрядъ, долженствовавшій прибыть изв Хаинкіойя. Но за то справа, по дорогѣ къ Ески-Загрѣ, на всемъ пространствъ поступномъ для глаза не было замътно никакого движенія русскаго войска; только столбы дыма обовначали горящія по равнині болгарскія села, ла межлу этими столбами, вдалекъ, еле замътная въ бинокль пыль и то исчезавшіе, то появлявшіеся дымочки заставляли предполагать что тамъ, гав-то влали, должно происходить сраженіе. Очевилно было что отряль Николая Максимиліановича встрітиль на пути своемь къ Ени-Загрі турецкія войска и принужденъ быль вступить съ ними въ бой. Нельзя было объяснить иначе неприбытие вовремя Ески-Заргской части передоваго отряда. Между тёмъ, въ 91/2 часовъ утра, двъ пъшія батарен прибывшія изъ Хаинкіойя подъёхали на близкое разстояніе къ Ени-Загръ и открыли съ леваго фланга огонь по городу. Турецкая батарея тотчасъ же стала отвъчать на выстрълы, и гра--наты ея, перелетая черезъ наши батареи, ложились за версту и далбе позади нашей артиллеріи, не причиняя ей никакого вреда. Пока длился артиллерійскій огонь, Сфвскій полкъ обходиль городь, направляясь къ лівому его флангу, и зайдя съ боку города, открылъ ружейный огонь по турецкимъ баталіонамъ, засѣвшимъ въ ложементахъ. вырытыхъ между городомъ и станціей жельзной дороги. расположенной позади города. Первымъ результатомъ этого двойнаго огня, артиллерійскаго и ружейнаго, было бъгство изъ Ени-Загры конныхъ Черкесовъ и баши-бузуковъ, а также мирнаго турецкаго населенія, въ сосыднія горы. Сквозь бинокль, на 5-ти верстномъ разстояніи было ясно для глаза какъ нестройными массами бъжала въ гору конная и пѣшая толпа; но регулярное турецкое войско держалось крыпко и ожесточенно отстрыливалось изъ сво-

ихъ дожементовъ. Лъвая часть города была объята пламенемъ, загоръвшись не отъ нашихъ выстръловъ, а подожженная убъжавшими Черкесами. Вскоръ запылала и станція жельзной дороги. Чась спустя посль того какь началось сраженіе, генераль Гурко двинуль на городъ пришедшую съ нимъ стрелковую бригаду и приказалъ конной батарев завхать къ непріятелю съ праваго фланга. Битва прододжалась всего-навсе около 5 часовъ, причемъ конная батарея и стрелковая бригада решили дело темъ что первая заёхала почти въ тыль непріятелю, а вторая бросилась на ура въ турецкіе ложементы. Вообще Турки, по сказамъ русскихъ офицеровъ и солдатъ. не выдерживаютъ вовсе нашего ура, обозначающаго атаку въ штыки. Они встръчаютъ обыкновенно наши войска убійственнымъ ружейнымъ огнемъ, выпуская вдесятеро разъ более снарядовъ чемъ наши стрелки, но разъ русскій стрівлокъ выдержаль огонь непріятеля и приблизился къ нему на столько чтобъ идти на ура, турецкій солдать падаеть духомь, покидаеть позицію и спасается бътствомъ. Такъ это случилось и въ деле подъ Ени-Загрой. Пораженіе Турокъ туть было полное; у нихъ отбили два орудія, и они бъжали, побросавь все на мъсть, ружья, снаряды, продовольственные запасы и пр. Чтобъ облегчить бъгство, они поснимали съ себя куртки, панталоны и даже рубашки, разбросавъ ихъ на дорогъ. Еслибъ Ески-Загрскіе кавалерійскіе полки находились въ назначенномъ мъстъ, то ни одинъ турецкій солдать не успъль бы убъжать изъ Ени-Загры въ горы; кавалерія переловила от ихъ всьхъ на мъстъ; но Ески-Загрскій отрядъ не показывался.

Едеа стала смолкать перестрълка, генераль Гурко на полныхъ рысяхъ отправился съ горы, откуда наблюдалъ

за ходомъ сраженія, въ городъ, на поле битвы. Я не стану описывать вамъ видъ этого поля; этотъ видъ всегда возмутителенъ для чувства. Какъ завлекательно и полно напряженнаго интереса самое дъло, такъ печально и больно зрёлище раненыхъ, убитыхъ и обезображенныхъ двятелей посль сраженія. Скажу только что въ Ени-Загръ, по предположеніямъ штаба, участвовавшихъ въ дълъ Турокъ было около шести тысячъ регулярнаго войска при шести крупповскихъ орудіяхъ большаго калибра. Убитые въ ложементахъ турецкіе солдаты лежали кучами по 6 и 7 тълъ, одно на другомъ. Между прочимъ, на станціи жельзной дороги стояль длинный повздъ, пришедшій изъ Адріанополя съ боевыми припасами; по-Вздъ этотъ загорълся отъ пожара станціи, и вагоны съ трескомъ взлетали на воздухъ то отъ взрывавшагося динамита, то отъ разрыва снарядовъ.

Генералъ Гурко, прибывъ въ городъ, засталъ отрядъ уже наскоро выстроившимся. На привътствіе генерала: «Здорово молодцы, благодарю васъ за ваше молодецкое дъло!» солдаты радостно и возбужденно отвъчали долго неумолкавшимъ крикомъ. Съвскій полкъ первый разъ участвовалъ въ дълъ и держалъ себя необыкновенно стойко, ни разу не дрогнувъ подъ градомъ непріятельскихъ пуль. Генералъ поздравилъ Съвцевъ съ первымъ дъломъ и съ побъдой. Объъхавъ войска, генералъ Гурко приказалъ имъ не медля собираться въ путь чтобы поспъть на помощь и на соединеніе къ Ески-Загрскому отряду, судьба котофаго сильно тревожила генерала и его штабъ.

Часа чрезъ два по окончаніи сраженія, отрядъ уже двигался по шоссе по направленію къ Ески-Загръ.

Ханнкіой. 22 ірля.

## Джуранлы.

Въ прошломъ письмѣ я изложилъ вамъ лвижение передоваго отряда черезъ Малые Балканы въ долину ръки Марицы на встръчу арміи Сулейманъ-паши, подвигавшагося изъ Адріанополя къ северу. Въ планъ этого движенія входило нападеніе на Ени-Загру занятую Турками, и дело подъ Ени-Загрой окончилось 18 іюдя поднымъ пораженіемъ Турокъ и бітствомъ ихъ изъ города. При этомъ часть нашего передоваго отряда, находившаяся поль начальствомъ Его Высочества Николая Максимиліановича въ другомъ городъ-Ески-Загръ и долженствовавшая прибыть 18 іюля подъ Ени-Загру для соединенія съ остальными частями отряда генерала Гурко, не явилась вовсе въ назначенный часъ на поле сраженія. Отсутствіе этой части сильно волновало и заботило всёхъ въ штабе Гурко, и безъ сомнения более всёхъ заботило самого начальника отряда. Онъ ръшился не оставаться ни минуты лишней подъ Ени-Загрой, и давъ около двухъ часовъ времени вздохнуть войску, утомленному после дела, двинуль затемь колонны своего отряда по дорогъ къ Ески-Загръ на соединение и, буде нужно, на помощь отряду Его Высочества Николая Максимиліановича.

Колонны задвигались по шоссе вдоль широкой долины, богатой природою, но печальной на видъ. По сторонамъ дороги лежали роскошныя по растительности поляны, одётыя зеленью высоко поднявшейся кукурузы, золотистыми стеблями и колосьями несжатой пшеницы, груп-

пами разбросанных тамъ и самъ фруктовых деревьевъ. Но въ этой зелени полины и вблизи, и влади лымились положженныя Черкесами болгарскія селенія, виднівлись обгорълыя, почернъвшія стъны. Роскошная долина носила видъ богатаго сада, въ которомъ только-что сгорълъ старинный барскій домъ, ничто не уціблібло отъ огня, и Вогъ въдаетъ куда дъвался гостепріимный, бывало, и радушный хозяинь усальбы. У самой дороги, по которой тянулся отрядъ, попадались отъ времени до времени валявшіеся трупы убитыхъ Турокъ и Болгаръ, причемъ у Болгаръ были отръзаны головы, и самые трупы ихъ сильно обезображены: попались также два трупа русскихъ драгунъ; лица ихъ носили слъды сабельныхъ ударовъ и продольныхъ и поперечныхъ. Эти драгуны, быть-можетъ, были гонцами съ извъстіями изъ Ески-Загрскаго отряда къ генералу Гурко, но смерть отъ руки Черкесовъ или баши-бузуковъ застигла ихъ на полудорогъ. Какъ бы то ни было, но видъ валявшихся у самаго шоссе искалъченныхъ труповъ заставлялъ невольно устремлять тревожный и пытливый взоръ въ высокую кукурузу, въ золотистыя поля и въ даль, какъ бы стараясь угадать присутствіе гдів-нибудь вблизи незримаго и притаившагося врага.

Въ тотъ же день отрядъ заночевалъ въ болгарскомъ селеніи Карабунаръ, отъ котораго, впрочемъ, уцёлёло одно развів имя, если не ставить на счетъ нісколькихъ глиняныхъ почернівшихъ стінъ, да медленно тлівшихъ на огнів столбовъ. Въ Карабунарів были приняты отрядомъ всів мівры противъ неожиданнаго ночнаго нападенія. Такое нападеніе было весьма возможно, такъ какъ неприбытіе Ески-Загрскаго отряда ясно свидітельствовало о близкомъ присутствій непріятеля. Прибывъ на ноч-

легъ въ Карабунаръ, отрядъ легъ спать подъ смутнымъ предчувствиемъ возможной ночной тревоги; кавалерия не разсъдлывала лошадей; штабъ размъстился на соломъ, гдъ пришлось, подъ открытымъ небомъ; каждый постарался привязать поближе къ себъ своего коня. Но ночь прошла спокойно и благополучно. На утро слъдующаго дня отрядъ рано поднялся съ сырой и холодной ночевки, а часовъ въ шесть уже снова двигался по шоссе по направлению къ Ески-Загръ.

Утро было солнечное и яркое; мягкій, золотистый блескъ лежаль на всемъ пространстве долины доступномъ для взора, но люди, утомленные отъ тревожно проведенной ночи, медленно и вяло подвигались по пыльному шоссе, всадники распустили поводья коней и какъ-то лениво и сонно покачивались на своихъ съдлахъ; пъхота тяжело и словно нехотя переставляла ноги. День, между твив, наступаль томительный и жаркій. У каждаго попадавшагося на пути колоппа собиралась тотчась же твсная кучка людей, жадно глотавшая воду; у каждаго ручейка выстраивались въ рядъ всадники и подолгу поили коней. Два часа сряду продолжалось это ленивое, утомительное шествіе, въ которомъ каждый, повидимому, забыль и думать о непріятель. Но воть, часовь въ 8 утра, нъсколько казаковъ прискакали съ какимъ-то донесеніемъ къ генералу Гурко, и вдругъ что-то внезапное произошло въ отрядъ, словно какая молнія пролетьла изъ конца въ конецъ по двигавшемуся войску: все во мгновеніе встрепенулось и оживилось; всадники вдругъ озабоченно стали править поводьями коней, пъхота пріободрилась и стройно зашагала въ ногу; у всъхъ лица приняли внезапно серіозное и строгое выраженіе. Казаки привезлиизвъстіе что непріятель показался впереди отряда, что

казачій разъёздъ наткнулся на турецкій авангардъ, а попоспрвина четире соди казакови завизали лже перестрълку съ непріятелемъ. При этой въсти, все что принаплежало въ отрядъ къ высшему начальству засуетилось и двинулось впередъ. Ординарцы Гурко заскакали въ разныя стороны, разнося приказанія начальника отряда. Самъ генералъ Гурко, обгоняя пъхоту на полныхъ рысяхъ, помчался со штабомъ и конвоемъ впередъ. чтобъ окинуть взоромъ непріятельскія позиціи; наконецъ, весь отрядъ сталъ круто сворачивать съ шоссе влево, въ кукурузу, въ ячменныя поля и колючій кустарникъ. Генераль Гурко, между твиъ, подскакаль къ выдавшемуся среди поляны высокому кургану, слёзъ съ лошали. быстро взбёжаль на кургань и сталь наблюдать въ бинокль за виднъвшимся непріятелемъ. На разстояніи полуторы версты отъ кургана, въ прямомъ направленіи, непріятель хорошо быль видень простымь глазомь. Онь занималь великольпичю позицію вь лесу проходившемь перпендикулярно шоссе. Лъсъ этотъ, говоря строго, состояль изъ трехъ въ рядъ расположенныхъ рощъ, причемъ пересъки между рощами покрыты густымъ кустарникомъ, вышиною въ человъческій рость, а между льсомъ и нашими войсками лежала поляна, вся поросшая бурьяномъ, колючимъ кустарникомъ, кукурузой и нескошеннымъ хлебомъ. Съ кургана ясно видны были простымъ глазомъ колонны турецкой пъхоты, стоявшей цепью у опушки рощи; колонны эти постоянно перемвняли мвста. передвигаясь то вправо, то влёво. Всадникъ на бёломъ конъ скакалъ взадъ и впередъ по цепи, останавливаясь на минуту, размахивая руками, очевидно отдавая приказанія. За ціпью глазь различаль во глубині рощи турецкую кавалерію. Не было видно только міста гді помъщалась непріятельская артиллерія; но она сама скоро лала о себъ знать. Едва пъшая наша батарея, завхавъ влево отъ кургана, гле находился генераль Гурко, и въ правый флангъ непріятелю, открыла огонь по лёсу, турепкія батарен загреміни, посылая оть себя гранаты по всвиъ направленіямъ въ сторону отряда. Первые турецкіе снаряды пришлись на долю генерала Гурко и его штаба. Замътивъ въроятно блестящіе мундиры и бълмя фуражки на вершинъ кургана. Турки направили туда свою первую гранату, которая, не долетьвь до назначенія. разорвалась шагахъ въ пятилесяти отъ кургана. Вследъ за первою гранатой, вторая понеслась по направленію къ кургану: ръзкій не то свисть, не то шипъ непріятно зазвучаль надъ головами штаба; позади кургана что-то тажелое глухо ударило въ землю, высоко взвился густой столбъ пыли, и какъ-то тонко завизжали въ воздухв разлетъвшіеся осколки лопнувшей гранаты. Третья граната умала уже очень близко отъ кургана, шагахъ въ десяти, но, по счастію, не разорвалась. Турки, оказывалось, не въ тутку обстреливали беззащитный курганъ. Приказано было всёмъ стоявшимъ на кургане садиться на землю чтобы не слишкомъ привлекать вниманіе непріятеля; конвою, расположенному у подошвы кургана, велёно было перейти въ другое мъсто. Впрочемъ, Турки стреляли по всемъ направленіямъ, всюду гдё только замёчали малейшее движеніе нашего отряда: пыль на дорогь, пъшихъ и конныхъ людей, стрёляли даже по отдёльнымъ казакамъ про-**Взжавшимъ по шоссе. Артиллерійскій одонь разгорался** больше и больше. Съ правой стороны кургана забхала наша конная батарея, и выстрылы ея были до того мытки что каждый разъ попадали то въ турецкую пехоту, то въ турецкую кавалерію, производя въ нихъ минутный

безпорядокъ. Турки принуждены были нъсколько разъ цередвигать свою цель, спасаясь отъ действія нашей конной батарен. Вскор'в пороховой дымъ сталъ затягивать сфроватымъ облачкомъ опушку лфса, и сквозь этотъ дымъ промедькивали въ глазахъ красные огоньки отлёльныхъ выстреловъ. Между темъ наша пехота подвинулась близко къ непріятельской ціпи, и воть, ко грому пушекъ, шипънію и свисту гранатъ присоединился новый непрерывный звукъ отъ ружейной стральбы; казалось будто въ лъсу ломаютъ въ шепки толстыя доски, и щепки эти съ трескомъ, визгомъ и воемъ вздетаютъ на воздухъ. Къ адскому огню присоединились еще палящіе лучи солнца. Не прошло и двухъ часовъ съ минуты начала сраженія, а полковые санитары уже заработали вблизи кургана: то и дело мимо штаба проносили раненыхъ, помъщая ихъ въ небольшомъ лъску позади кургана. Турецкая пехота, между темъ, подвинулась отъ опушки леса впередъ, повидимому пореходя въ наступленіе, и турецкія пули завизжали надъ головами генерала Гурко и штаба. Напрасно окружающіе уговаривали генерала сойти съ кургана въ болъе безопасное мъсто, начальникъ отряда съ невозмутимымъ хладнокровіемъ, полулежа на кучкв подостланной соломы, принималь донесенія, раздаваль приказанія и отправляль въ самый огонь ординарцевъ и въстовыхъ. На многократныя предостереженія штаба генераль Гурко всего одинъ разъ замътилъ суровымъ голосомъ что отъ судьбы своей никуда не уйдешь.

Битва продолжалась въ теченіе 8 часовъ сряду, причемъ ни лѣвый нашъ флангъ, ни центръ не въ состояніи, были выбить непріятеля изъ занимаемой имъ позиціи. И лѣвый флангъ, и центръ переходили нѣсколько разъ въ наступленіе, но безуспѣшно, благодаря тому что Турки были скрыты кустами и деревьями, выпуская изъ-за кустовъ и леревьевъ неимовърное количество ружейныхъ снарядовъ. Вообще говоря, турецкій солдать снабжень огромнымъ запасомъ патроновъ для своего ружья. Онъ носить эти патроны и въ сумкъ на груди, и въ фескъ. и въ карманахъ; кромъ того, пълые яшики съ патронами располагаются позади турецкихъ стрълковъ, которые стръдяють по большей части не пълясь и заняты только стараніемъ выпустить какъ можно болье снарядовъ на встрычу непріятеля. Когда же Турки занимають позиціи въ лёсу, какъ это было въ настоящемъ случав, то обыкновенно нъсколько турецкихъ солдатъ влъзаютъ на деревья и оттуда, наблюдая за движеніемъ нашего отряда, сообщають своимь товарищамь направление по которому имъ следуетъ стрелять. Вотъ почему и въ деле 19 іюля Съвскій и Елецкій полки, составлявшіе нашъ лъвый флангъ и центръ, были осыпаемы градомъ пуль, не видя непріятеля, скрытаго лесомъ и кустами. Дело это, названное, по имени близь лежащей деревни, деломъ подъ Джуранлы, решено было 13-мъ и 15-мъ баталіонами стрелковой бригады, которые, зайдя къ непріятелю слѣва со стороны лъса, пошли прямо на атаку по мъстности менъе поросшей кустарникомъ и бурьяномъ. Вообще говоря, обстръленные и великолъпно дисциплинованные солдаты стрелковой бригады отряда сильно импонирують Туркамъ тъмъ что идутъ хладнокровно подъ далеко хватающимъ огнемъ непріятеля, сами не выпуская ни одного патрона пока не подойдуть къ Туркамъ на половину разстоянія своего ружейнаго выстрвла; тогда они начинають литься сознательно и разчетливо какъ на ученьи и, стръляя, подвигаются впередъ. Очутившись такимъ образомъ на разстояніи 20 — 30 шаговъ отъ непріятеля, стрълки

опускають оужья и съ крикомъ ира бросаются въ штыки. Такъ это было наканунъ, подъ Ени-Загрой, такъ это случилось и 19 іюля подъ Джуранды, гдѣ Турки не выпержали атаки нашей стрелковой бригады и бросились бъжать изъ льса, побросавъ все на мьсть: раненыхъ. **убитыхъ.** весь дагерь и даже куртки и панталоны. Въ дълъ подъ Джуранлы, по приблизительному разчету, турецкаго войска, не считая Черкесовъ и баши-бузуковъ, было числомъ до 12.000; въ отрядъ же генерала Гурко было всего 7.000 человъкъ. Обращенные въ бъгство подъ Лжуранды Турки составляли правое крыло арміи Сулейманъ-паши, который въ это время находился подъ Ески-Загрой и атаковалъ отрядъ Его Высочества Николая Максимиліановича. Еще во время боя прискакаль изъ Ески-Загры Кіевскій гусарскій полкъ и привезъ генералу Гурко извъстія изъ Ески-Загрскаго отряда. Небольшой отрядъ Его Высочества быль окруженъ наканунъ 30-тысячною арміей Сулейманъ-паши и посл'я непродолжительной защиты принужденъ быль отступить 19 іюля на Казанлыкъ. При этомъ необыкновенную энергію въ бою съ Турками проявили 4 болгарскія дружины, входившія въ составъ отряда которымъ командовалъ Его Высоче-CTBO.

> Тырново. 29 іюля 1877 г.

## Изъ воспоминаній о первомъ походѣ за Балканы \*).

Послё дёла подъ Джуранлы. — Видъ поля сраженія. — Насупротивъ Ески-Загры. — Ночлегъ у подошвы Малыхъ Балканъ. — День на солнечномъ припевъ. — Отступленіе въ долину Тунджи. — Бивуакъ у Хаинкіойя. — Возвращеніе въ Тырново.

18-го іюля 1877 года генераль Гурко, разбивь Турокъ полъ Ени-Загрой, двинулся къ Ески-Загрф на соединение съ находившимся тамъ отрядомъ герцога Николая Максимиліановича Лейхтенбергскаго: но на пути своемъ встръченъ быль близь селенія Джуранлы непріятелемъ, преградившимъ намъ дальнъйшую дорогу на Ески-Загру. Непріятель занималь выгодную позицію въ лёсу, у самаго шоссе и, какъ оказалось въ последствіи, составляль, подъ начальствомъ Реуфъ-паши, правое крыло арміи Сулеймана. 19-го іюля разыгралось подъ Джуранлы горячее дъло, длившееся съ перемъннымъ счастіемъ съ 8 часовъ утра до 3 дня; Турки превосходили насъ числомъ и выгодами боевой позиціи, но діло кончилось полнівшимъ пораженіемъ Турокъ. Они бъжали, едва успъвъ увезти орудія и бросивъ на мъсть весь лагерь съ боевыми запасами и продовольствіемъ. Побъда была полная, но вмъсть съ этою побъдой наступали для отряда новыя трудности и трудности болье тяжкія чымь накануны вы

<sup>\*)</sup> Настоящее письмо было написано въ Тырновѣ въ прошломъ году и своевременно отправлено въ редавцію Московскихъ Въдомоствей, но по неавкуратности почты не дошло до редавціи. Не имѣя вопіи, я принужденъ возстановлять его по памяти и въ отрыввахъ.

явль поль Ени-Загрой и сегодня въ явль поль Ажуранды. Въ теченіе пълаго дня горячаго боя подъ Джуранды ни на минуту не покидала насъ тревога о судьбъ Ески-Загрскаго отряда. Съ курганчика, съ котораго Гурко наблюдаль за кодомъ сраженія, мы видели вдалекь у Ески-Загры поминутно вспыхивавшіе клубочки дыму и заключали по этимъ клубочкамъ что подъ Ески-Загрой происходить тоже сраженіе, что небольшой отрядь Николая Максимиліановича (всего четыре баталіона Болгарской дружины и три полка кавалеріи) атаковань въ свою очерель непріятелемъ. Но подать этому отряду руку помощи мы не могли, ибо сами дрались въ эту минуту съ превосходными силами Турокъ и ждали поэтому съ тревогой въ душъ развязки объихъ, разыгравшихся не вдалекъ другъ ожь друга, битвъ. Въ 11 часовъ утра пришло изъ-подъ Ески-Загры первое извъстіе къ Гурко, гласившее что отрядъ Николая Максимиліановича окруженъ громадными силами Турокъ, что Болгарская дружина дерется мужественно и стойко, но что держаться долье она не можеть. Наконецъ въ 12 часовъ прискакалъ къ намъ изъ Ески-Загры Кіевскій гусарскій полкъ и донесъ генералу Гурко что четыре баталіона Болгарской дружины разбиты, разсвяны и въ безпорядкъ партіями и одиночными людьми отступають на Казанлыкъ; Турки ихъ преследують; Турокъ массы; 20-30,000 турецкаго войска находится у стенъ Ески-Загры. Какъ быть и что делать?

Въ 3 часа дня замолкли последніе выстрелы подъ Джуранлы, и вотъ сейчасъ после дела нашъ небольшой отрядъ (всего около 7,000 человекъ) очутился вновь лицомъ кълицу съ громадными силами Турокъ. Сулейманъ-паша находился отъ насъ въ какихъ-нибудь 6—7 верстахъ разстоянія (отъ Джуранлы до Ески-Загры) и разбивъ Бол-

гарскія дружины стояль теперь противь нась во всеоружін всей своей армін. Медлить было недьзя: требовалось какое бы то ни было скорое и энергичное ръшение. Но какое? Отступить назадь, къ Ени-Загръ? Но это значило бы бросить на произволь судьбы остатки Ески-Загрскаго отряда, отступавшаго на Казанлыкъ, отдать ихъ окончательно Туркамъ. Ла и не поздно ли ужь было отступать? Сразиться съ арміей Сулеймана, пойти ему на встрвчу, принять бой съ противникомъ вчетверо сильнейшимъ?... Между твмъ начальники частей явились къ генералу Гурго съ донесеніями что люди измучены отъ длинныхъ переходовъ, изморены отъ двухъ сряду дълъ, вчерашняго и сегодняшняго, что они не въ состояніи двигаться дальше и, что всего важнее, въ боевыхъ припасахъ ощущается полнъйшій недостатокъ: патроны разстръляны, на орудіе остается среднимъ числомъ всего по три снаряда, патроновъ и снарядовъ достать не откуда. Положеніе обрисовалось вполнъ. Оно было критическое.

Былъ четвертый часъ дня. Солнце безжалостно палило и жгло тотъ курганчикъ на которомъ сидъли въ эту минуту генералъ Гурко, его штабъ и свита. Турки толькочто бъжали изъ-подъ Джуранлы, отброшенные къ Карабунару; Елецкій, Съвскій полки и одинъ баталіонъ стрълковой бригады, участвовавшіе въ дълъ, завлеклись преслъдованіемъ непріятеля и скрылись куда-то изъ глазъ за лъсомъ и кустарникомъ. У курганчика оставались только другой баталіонъ стрълковой бригады, находившійся во время боя въ резервъ, и Кіевскій гусарскій полкъ. Казаки были отправлены слъдить за направленіемъ какое приняли отступавшіе изъ-подъ Джуранлы Турки. Всъхъ на курганчикъ мучительно осаждала мысль: «Что теперь будетъ? что должно призойти теперь?» Всъ мы и безъ

того были сильно утомлены отъ двухъ дней полныхъ подавляющихъ впечатленій, длинныхъ перехоловъ и сраженій. Вчера было дело подъ Ени-Загрой, тревожный ночлегь въ Карабунаръ, сегодня-восемь часовъ боя полъ палящими лучами солнца. Усталость, жажда, голодъ. Какое новое испытание еще ожидало насъ? Гурко все прододжаль сильть на курганчикъ и бесъдовать вполгодоса со своимъ начальникомъ штаба полковникомъ Нагловскимъ. Вокругъ кургана попрежнему стояли верховыя лошади, понуривъ гововы оть жару. Конвойные казаки и въстовые подудежали и дремали на землъ, намотавъ поводья коней себъ на руки. А Сулейманъ-паша все продолжалъ находиться отъ насъ въ шести, семи верстахъ съ 20-ю, 30-ю тысячами войска и быть-можеть уже приняль какое-нибудь гревное решеніе... Гурко всталь наконець съ места на курганъ и громко отдалъ приказаніе: одному баталіону стрелковой бригады и Кіевскому гусарскому полку выйти на шоссе, остановиться тамъ и ждать дальнъйшихъ распоряженій. Гусары не медля потянулись вправо, къ mocce, находившемуся въ полверств отъ кургана; за гусарами двинулись стрелки, а за стрелками повхала на шоссе батарся полковника Ореуса. Окончательное рышеніе Гурко оставалось еще неизвъстнымъ.

Меня сильно тянуло взглянуть на поле сраженія подъ Джуранлы и я, разчитавъ что всегда успѣю нагнать генерала Гурко, сѣлъ верхомъ и поѣхалъ въ направленіи лѣса, гдѣ за полчаса предъ тѣмъ происходило дѣло. Мѣстность была неровная: кустарникъ, овражки, уступавшіе мѣсто кукурузному полю; снова кустарникъ; за нимъ лужайка, поросшая высокой и частой травой. Тамъ и сямъ валялись трупы убитыхъ солдатъ. Между кустами мелькали санитары, разыскивая раненыхъ. У опушки лѣса ко-

лолезь. Этотъ кододезь иградъ большую роль въ сегодняшнемъ дълъ. Лень быль невыносимо жаркій: воды по близости не было и наши солдаты кидались къ этому кодолезю, чтобъ утолить несносную жажду. Турки изъ лъсу учащали огонь, переходили въ наступленіе, чтобы не дать нашимъ солдатамъ воды. У колодиа видимо происходила ожесточенная драка. Труповъ туть валяется много: наши въ перемежку съ Турками. Одинъ изъ нашихъ такъ и закоченъль съ манеркой въ рукахъ, другой свъсился черезъ край колодна съ пробитою головой, третій лежить на спинъ, широко раскидавшись руками и ногами... Я невольно сталь вглядываться въ лица этихъ убитыхъ, усиливаясь уловить въ нихъ послёднее застыещее выраженіе. Между тъмъ не вдалекъ отъ колодца по проселочной дорогъ медленно ташилась съ позиціи одна изъ жашихъ батарей, направляясь въроятно къ шоссе. Переднее орудіе везли четыре лошади, изъ которыхъ одна сильно хромала; она высоко задирала голову къ верху и затвиъ вся низко присъдада. Нижняя часть ея ноги была окровавлена и на пыльной дорогь тянулись за ней кровяныя пятна: у пругой лошали вся морда была въ крови. Орудіе двигалось медленно.

— Всъхъ лошадей у насъ перебили и переранили, обратился ко мнъ офицеръ, сопровождавшій орудіе. — Насилу выбираемся съ позиціи. Вонъ, заднее орудіе, такъ просто веземъ на солдатахъ. Наткнись теперь на Турокъ, прибавилъ онъ, — живьемъ отдадимъ всю артиллерію: ни снарядовъ, ни лошадей.

Я свернулъ съ дороги въ лѣсъ и очутился среди высокихъ деревьевъ. Тутъ было тѣнисто и прохладно, но картина смерти тутъ была полная. Труповъ валялось тутъ множество, преимущественно турецкихъ. Земля была усѣяна всевозможными предметами: тряпье, куски олежлъ. куртки, цанталоны, фески, все это валялось вибстб съ неподобранными еще ружьями, патронными яшиками и сумками, манерками, ременными поясами. Близь опушки дъса, въ продолговатомъ ложементъ, турецкія тыла были навалены кучей, одно на другомъ. Лужи крови у ложемента. Обезображенныя лица Турокъ. Скорченныя позы. Какъ-то страшно было смотръть на это и находиться туть. Казалось что эти свъжіе, окровавленные трупы проснутся вдругъ и стращно отмстять за себя; казалось что. изъ-за деревьевъ сторожать отовсюду другіе, живые Турки, готовые разразиться огнемъ и смертью, отъ которыхъ некуда уйти. Мит сильно захотълось вернуться назадъ, я чувствоваль что съ непривычки и утомленія теряю хлалнокровіе. Стонъ раненаго не владекъ привлекъ мое вниманіе: я углубился далье въ льсь; невзрачный, небольшой солдать сидёль на землё, прислонясь спиной къ дереву и опустивъ голову.

- О-о-хъ, о-о-хъ, батюшки родные, стоналъ онъ громко, —бросили меня, забыли. О-о-охъ, о-о-охъ!
  - Куда тебя ранило? спросиль я, подъёхавь къ солдату.
- Въ плечо, вона—насквозь прошибло; а еще вонъ въ ногу укусила подлая, заговорилъ солдатъ вдругъ серіознымъ голосомъ, стараясь шевельнуть раненою ногой и внимательно вглядываясь въ нее.
- Санитары! закричалъ я громко, замътивъ санитаровъ между деревьями.—Раненый тутъ, гей! подберите.
- Нехай подождетъ, крикливо отвътилъ одинъ изъ санитаровъ съ малороссійскимъ акцентомъ.
  - О-о-охъ, о-о-охъ! опять застоналъ раненый.
- Вода у тебя есть? спросилъ я его снова. Пить хочешь?

— Ничего нътъ воды. Смерть — жажда. Глотку всю обожгло какъ есть, заговорилъ раненый опять серіознымъ голосомъ. чавкая ртомъ и губами.

Я слёзъ съ лошади и направился къ валявшемуся вблизи трупу турецкаго солдата, у котораго на ременномъ поясъ была пристегнута манерка. Вынувъ перочинный ножикъ я долго пилилъ имъ ремень, пока успълъ наконецъ разръзать его. Манерка была обыкновенно турецкая, изъ бълой жести. Горлышко было заткнуто грязною тряпкой. Но едва я ототкнулъ тряпку какъ запахъ луку и прокисшаго раки ударилъ мнъ въ носъ. На днъ манерки плескалась какая-то жидкость. Я поднесъ манерку солдату. Онъ было жадно схватился за нее руками, но понюхавъ тотчасъ же отпихнулъ ее отъ себя.

- Турецкая вода, проговориль онъ какъ-то безнадежно.
- Что жь, брать, дёлать. Нёть другой воды. Хлебни хоть этой. Все легче будеть.
- О-о-охъ, о-о-охъ, опять застоналъ солдатъ, не слушая и не отвъчая на мои заботы,—о-о-охъ бросили меня, забыли, смерть моя!
- Ну, не кричи, подберутъ сейчасъ, сказалъ я ему, садясь на лошадь и увидавъ санитаровъ, направлявшихся въ нашу сторону.

Время было вернуться назадъ и я сталъ разчитывать какъ бы покороче проёхать на шоссе, гдё въ ту минуту долженъ былъ находиться Гурко. Соображая что батарея, которую я недавно встрётилъ, двигалась тоже на шоссе, по проселочной дороге, я рёшилъ что это путь самый кратчайшій. Дорога эта, какъ я помнилъ, входила въ лёсъ и забирала вправо; слёдовательно, вмёсто того чтобы возвращаться назадъ къ опушке лёса, стоитъ только по-ёхать впередъ по лёсу—непремённо наткнешься на до-

рогу гай-нибуль по близости. Я поёхаль крупною рысью по лёсу, стараясь поскорёй выбраться изъ области подавляющихъ душу картинъ смерти и разрушенія. Десять минуть я жхаль по люсу, погоняя лошадь; дороги не оказывалось. Но она должна быть туть гль-нибуль очень близко и въ этомъ направленіи. Деревья різділи, сміняясь высокимъ кустарникомъ. Вотъ небольшая полянка, обрамленная кустами. Я остановился, раздумывая куда повернуть лошадь и начиная тревожиться. Вдругь двё красныя фески промелькнули между кустами: выглянули снова и остановились. Сердце у меня захолонуло. «Турки!» промелькнуло у меня въ головъ. Я дернулъ за поводья и не успълъ еще повернуть коня какъ позади меня раздался выстрёль, за нимъ другой. Я началь бить свою лошадь и ногами и плетью и помчался во весь духъ по льсу, охваченный однимъ ощущениемъ: «вотъ, вотъ, покажется сейчась где-нибудь Турокъ и застрелить». По счастью я скоро наткнулся на солдата, пробиравшагося по лъсу съ ружьемъ на плечъ.

- Куда ты одинъ, отъ своей части отбиваешься, закричалъ я ему,—тутъ вонъ въ лъсу Турки. Слышалъ выстрълы? Гдъ дорога?
  - Не могу знать, остановился солдать.
  - Какого полка?
  - Съвскаго.
  - Куда жь ты идешь?
- Сюда, сказывали, наши прошли, махнулъ онъ рукой впередъ.

Я повхаль по указанному направленію; направленіе было вёрное; я выбрался наконець на дорогу, которая вскор вывела меня изъльсу на широкую поляну. На полянь влево отъ дороги лежала деревушка Джуранлы;

вправо, на лугу. Съвскій полкъ выстранвался въ порядокъ. Раздёльно стояли роты, баталіоны; гуль разносился въ воздухѣ отъ громкаго солдатскаго говора. Офицеры ходили въ промежуткахъ между ротами, командовали солдатамъ: «смирно!» Гововъ стихалъ на минуту и затемъ полнимался еще громче прежняго. Мнв невольно вспомнился нелавно слышанный мной разговоръ генерала Гурко съ найоромъ Лигницемъ, прусскимъ военнымъ агентомъ. Лигнинъ выражалъ мнъніе что русскіе солиаты вообще мало говорять между собой; въ дъло идуть молча. Наобороть, у прусскихь солдать всегда слышится оживленная бесёда. «Послушайте нашихъ солдать послё дёла.» возражаль на это Гурко. «Я помню какъ подъ Уфланды проходиль мимо меня стредковый баталіонь, возвращавшійся съ поля сраженія. За версту было слышно что идуть солдаты. Всв говорили громко, наперерывъ ... И въ самомъ дёлё, туть было то же самое. Всё говорили хоромъ, быстро, не слушая одинъ другаго, увлекаясь собственнымъ разказомъ. Гулъ стоялъ въ воздухв отъ соллатскаго говора. Мив хотвлось послушать солдатских разказовъ, но времени у меня не было. Я боялся не застать Гурко на шоссе и потому, объёхавъ Сёвскій полиь, направился дальше. По дорогь мнв попался на встрычу ординарецъ Гурко.

- Не встръчали ли Съвскаго полка? закричалъ онъ мнъ издали.
  - Вонъ тамъ. А Гурко гдъ?
- На шоссе. Я вду съ приказаніемъ Свискому полку собраться и стянуться поскорый къ шоссе.
  - А что? Сулейманъ-паша наступаетъ?
  - Нътъ, наоборотъ, мы наступаемъ.
  - Какъ мы наступаемъ!? Постойте, разкажите.

— Некогда. Повзжайте, сами узнаете, прибавиль ординарецъ, направляясь карьеромъ.

Следовательно мы атакуемъ тридцатитысячную свежую армію, атакуемъ безъ патроновъ, снарядовъ, съ измученнымъ семитысячнымъ отрядомъ! Я ничего не понималъ.

Между темъ по шоссе тянулась артиллерія, сворачивая въ сторону и въбзжая на холмъ для занятія позиціи насупротивъ Ески-Загры. Кіевскій гусарскій полкъ рысью **БХАЛЪ** по шоссе чтобы разсыпаться пѣпью противъ кавалерійской ціпи, непріятеля. Одинь и единственный баталіонъ стрёлковъ двигался впередъ къ Ески-Загре. Сомевній не было. Мы наступали на Ески-Загру. Гурко стояль на батарев полковника Ореуса и съ биноклемъ въ рукахъ смотрель въ сторону непріятеля. Мы были въ трехъ верстахъ отъ Ески-Загры. Надъ городомъ поднимались столбы чернаго дыма. Въ верств отъ насъ была разсыпана цёпь Черкесовъ, а за цёпью виднёлись темныя массы турецкаго войска. Онв расположились вокругь города, заняли окрестные холмы; широко растянулись кругомъ. Вся эта громадная сила могла ежеминутно ринуться на насъ неудержимо какъ лавина и задушить въ нъсколько мгновеній. Мы съ трепетомъ поглядывали на непріятеля. Восемь нашихъ орудій вызывающе глядели на него съ холма, позади котораго стояли одни лишь пустые зарядные ящики; впереди холма-одинъ баталіонъ стрёлковъ съ восемью, десятью, патронами на человъка; еще дальше впереди-одинъ Кіевскій гусарскій полкъ. Это было все наше войско въ ту минуту и всв наши боевыя средства. Съвскій полкъ еще не подошель, Елецкій еще не успъль собраться после дела подъ Джураним и построиться въ порядокъ; отправились отыскивать его и собирать. Между

тъмъ на непріятельской сторонъ происходило какое-то движеніе; очевидно было что Сулейманъ-паша собирался предпринять что-то противъ насъ. Солдаты на нашей батареть стояли при орудіяхъ въ боевомъ порядкто-одинъ съ банникомъ въ рукахъ, два у заряжающаго механизма, другіе вытянувшись какъ на парадт, ожидая одного мановенія, знака чтобы въ ту же секунду открыть огонь по Туркамъ; но цтлый долгій часъ Гурко стоялъ не отводя бинокля отъ глазъ и не отдавая никакихъ приказаній.

«Пусть бы ужь скоръй, думалось невольно, хоть какоенибудь ръшеніе!» Сердце тревожно замирало и ныло. Солице же опускалось все ниже и ниже.

Длинныя тени вытянулись по равнине Марицы отъ холмовъ и деревьевъ. То и дело подъезжали казаки съ донесеніями къ Гурко: они гласили что у стінь города идеть усиленная работа: партіи Болгаръ выведены будто бы изъ города и подъ присмотромъ и понуканьемъ Турокъ роютъ укръпленія вокругь Ески-Загры. Минута за минутой проходила въ тревожномъ ожиданіи; вотъ и Елецкій и Съвскій полки показались наконенъ въ отдаленіи и стали подтягиваться медленно къ шоссе. Темнъло быстро. Окружающіе предметы блідніш и тонули въ смутномъ освівщеніи вечера. Гурко видимо ожидаль наступленія совершенной темноты. Она не замедлила наступить. Тогда, приказавъ одному баталіону стрізковъ, гусарскому полку и батарев Ореуса оставаться на прежнихъ позиціяхъ, Гурко вельль остальному отряду двигаться подъ покровомъ темноты къ селенію Далбока, расположенному у подошвы Малыхъ Балканъ, верстахъ въ шести, семи вправо отъ шессе. Затъмъ, потребовавъ себъ лошадь, Гурко поъхалъ впереди частей въ ту же сторону въ сопровождени свиты и конвоя. Ночь была темная, черная. Мы вскорт пе-

рестали различать дорогу по которой Бхади и окружаюшіе предметы. Что-то зловішее, мрачное дежало въ этой черной темнотъ. Ноги лошадей поминутно оступались въ канавки, проходившія по сторонамъ дороги: нависшіе надъ дорогой кусты задъвали насъ своими хлесткими вътвями. Ески-Загра горбла. Широкое красное зарево разстилалось на небъ и до чуткаго уха доносился словно неясный гуль со стороны пожара. Казаки прівзжавшіе отъ времени до времени къ Гурко разказывали между прочимъ что имъ удалось въ темнотъ пробраться близко къ Ески-Загръ, что тамъ попрежнему при свътъ факеловъ Болгары роють укрыпленія вокругь города, но что самый городъ отданъ во власть Черкесовъ и баши-бузуковъ; изъ города слышатся будто бы крики, стоны и вопли о помощи. Невольно ночное воображение усиливалось нарисовать картину того что делалось въ эту минуту въ Ески-Загрф: быть-можетъ женщины, влекомыя по улицамъ, дфти разръзываемыя на куски, въ госпиталъ наши раненые изуродованные и замученные живыми, среди пламени пожара, кровавый пиръ разсвирьпьвшихъ дикарей!..

Провхавъ около двухъ часовъ мы наткнулись, наконецъ въ темнотъ на какіе-то заборы и слъзли съ лошадей. Гурко приказаль не разводить костровъ до тъхъ поръ пока не подойдетъ пъхота, и пришлось поэтому расположиться въ темнотъ ощупью и гдъ попало. Кто-то отыскалъ не вдалекъ стогъ сноповъ, и мы, привязавъ своихъ лошадей къ колючему плетню, отправились за снопами для корма лошадямъ и устройства себъ постелей. Часа чрезъ два подошли солдаты и вскоръ нъсколько костровъ яркимъ блескомъ проръзали ночную темноту. Ихъ пламя освътило нашу стоянку,—это было небольшое пространство между заборами, на которомъ тъсно скучились люди и лошади.

Ни повернуться, ни расположиться какъ следуеть не было мъста; спать приходилось между лошадьми. Но спать хотёлось невыносимо: къ чрезмёрной усталости присоединился также и голодъ. Два дня какъ наши выоки были отправлены по распораженію Гурко въ Хаинкіой и мы сряду два дня питались одними турепкими галетами да сливами, подобранными съ деревьевъ на дорогѣ; здѣсь же ни галеть, ни сливь съ собой не было и цёлый день мы ничего не вли. Двлать было нечего; надо было удовлетвориться тёмъ что находилось въ нашемъ распоряжени, т.-е. сномъ. Гурко спалъ уже у своего костра, завернувшись въ свою мохнатую бурку. Нагловскій, лежа на животъ, писалъ при свътъ костра карандашомъ на лоскуткъ бумаги донесеніе въ Главную Квартиру. Я, набросавъ соломы у плетня, бросился въ нее и въ секунду сталъ забываться. Сквозь сонъ я почувствоваль что кто-то треплетъ меня за плечо; я съ трудомъ открылъ глаза и увидалъ нагнувшагося ко мив нашего милаго майора Лигница.

- Хотите чаю, говориль майорь,—пойдемте ко мив; у меня есть немного чаю.
- Чаю, съ восторгомъ! проговорилъ я, вскакивая съ соломы.

У костра собралось человъкъ пять приглашенныхъ Лигницемъ на чашку чаю. Чай оказался въ дъйствительности, но не было ни сахару, ни посуды, ни ложекъ, ничего.

— Какъ же вы хотите напоить насъ? обратились мы къ Лигницу, поглядывая съ чувствами Тантала на воду кипятившуюся въ полуразбитомъ горшкъ.

Лигницъ, не пускаясь въ объясиенія, подалъ намъ нѣсколько соломинокъ и пригласилъ всѣхъ лечь на животы. Горшокъ былъ поставленъ между нами и мы принялись тянуть въ себя чудную освѣжающую струю.

1. Min

— Но только уговоръ, господа, острилъ князь В.,—кто пустить пузырь тотъ отъ горшка долой!

uci

Послѣ горячаго чаю заснуть было наслажденіе и мы поспѣшили улечься на свои соломенныя постели и вступить въ область сновидѣній съ какими-то смутными обрывками впечатлѣній въ головѣ. Но спать было неудобно. Лошади привязанныя къ забору то и дѣло что фыркали надъ самымъ ухомъ, вытаскивали солому изъ-подъ головы, толкали ногами. Князь В., устроившій себѣ постель съ комфортомъ изъ кучи сноповъ, высоко положенныхъ другъ на друга, проснулся на другой день съ головой лежащею на землѣ и ногами поднятыми къ верху; за ночь лошади повытаскали всѣ снопы изъ-подъ его головы.

Съ разсвътомъ следующаго дня 20-го іюля мы были уже на ногахъ. Ночь прошла благополучно, если не считать нёсколькихъ выстрёловъ, прозвучавшихъ около полуночи въ горахъ и заставившихъ на минуту предполагать о ночномъ нападеніи Сулеймана или же Черкесовъ, рыскавшихъ везде по сторонамъ большими партіями. Я не слыхаль этихъ выстреловъ, я спаль какъ убитый и мие разказывали только на другой день о происшедшей ночью минутной тревогв. Но пробуждение наше было не веселое. Мысль что Сулейманъ-паша сейчасъ нагрянетъ сюда изъ Ески-Загры возникла въ душт съ первыми полосками . Севта; блеснувшими, на горизонтв. И въ самомъ двлв. вчера онъ не решился атаковать насъ быть-можетъ обманутый насчеть нашихь силь, но сегодня чрезь лазутчиковъ онъ легко могь узнать о нашемъ действительномъ положении и посившить исправить вчерашнюю свою ошибку. Гурко проснудся раньше всёхъ. Онъ отдаль приказаніе отряду немедленно подниматься въ гору, у подошвы которой мы провели ночь. Гора эта была высокая, кру-

тая и каменистая; по ней проходила вверхъ неразработанная тропа, извивавшаяся по краю обрыва: правее тропы на склонъ горы раскинулось большое и красивое селеніе Далбока, покинутое жителями. Движение отряда въ гору началось до восхода солнца. Задвигались въ горы солдаты, заскрипъли телъги, арбы, скучилась артиллерія, ожидая своей очереди втягиваться въ гору. Прежде всего озаботились о раненыхъ, которыхъ было много послъ дъла подъ Джуранлы, и ихъ слъдовало раньше другихъ переправить въ безопасное мъсто. Всъ телъги, какія только были въ отрядъ, какія нашлись въ Далбокъ, были отданы подъ раненыхъ: но телъгъ этихъ оказалось недостаточно. Въ нихъ помъстились тяжело раненые: раненые же легко въ руки и ноги и способные еще двигаться отправились пъшкомъ въ гору. Они тащились прихрамывая, поминутно присаживаясь на землю или на лафеты орудій, возмущая душу своимъ страдальческимъ видомъ. Капитанъ Сахаровъ нашелся помочь горю; онъ приказаль устроить носилки изъ полотна палатокъ, древесной коры и сучьевъ и нести въ этихъ носилкахъ раненыхъ Туркамъ, взятымъ въ пленъ подъ Джуранлы. Такое распоряжение не понравилось было раненымъ: «Пъшкомъ куда лучше дойдемъ», протестовали они. «Турокъ въдь нехристь, сбросить на камни. Разръшите пъшкомъ дойти, ваше благородіе», умоляли они Сахарова; но Сахаровъ быль неумолимъ и раненые кончили тъмъ что двинулись въ гору на рукахъ Турокъ. За ранеными стала подниматься въ гору артиллерія. Но туть же съ первымъ орудіемъ двинувшимся по крутой и каменистой троив стало ясно что подъемъ отряда въ гору будеть крайне медленный. Лошади отказывались везти орудія на крутизну; измученные и полуголодные солдаты, взявшіеся за колеса вивсто лошадей, только кричали и суетились у орудій и не въ силахъ были внести на себъ вверхъ огромныя тяжести. Офицеры торопили и понукали солдать на горь, бранились, перекрикивали солдать; но все это мало помогало делу. Гурко межь темъ сидель молчаливый, недовольный, на пригоркъ, съ биноклемъ въ рукахъ и со взоромъ устремленнымъ въ широко развернувшуюся предъ нимъ даль равнины Марины. Ески-Загры. скрытой за ближайшими ходмами, не было видно намъ, но въ этой дали ежеминутно могли показаться темныя полчина Сулеймана. Ему легко было бы отлелить часть своихъ огромныхъ силъ, чтобы зайти намъ въ тылъ по окрестнымъ горамъ и отрвзать намъ путь отступленія, другою же частью атаковать насъ съ фронта. Тогда мы были бы окружены со всвхъ сторонъ, заперты какъ въ клъткъ, и безъ снарядовъ и патроновъ должны были полечь всё на мёсть. Возле Гурко сидёли на земле черногорскій воевода Станко Радоничь, полковникъ Нагловскій и майоръ Лигницъ. Радоничъ не переставаль увърять окружающихъ что Сулейманъ-паша, съ которымъ онъ имълъ дъло въ Черногоріи, энеггичный и предпріимчивый полководець, его войско привыкло въ Черногоріи къ тяжелымъ горнымъ переходамъ и что следуетъ поэтому ожидать сюда Сулеймана съ минуты на минуту. Майоръ Лигницъ стоялъ возле Гурко не отводя бинокля отъ глазъ. Онъ внимательно следилъ за столбами пыли поднимавшимися вдалекъ и заключаль по нимъ о движе-ніи колоннъ Сулеймана. Солнце невыносимо пекло и палило; тени по близости не было. Въ природе парилъ отъ солнечныхъ лучей блестяще-желтоватый оттвнокъ.

Движеніе отряда въ гору въ особенности затрудняли два громоздкія орудія, отбитыя нами у Турокъ подъ Ени-Загрой. Эти орудія были первыми направлены въ гору и

задерживали движеніе остальной артиллеріи. Гурко приказаль сбросить ихъ въ пропасть. Приказаніе было исполнено въ точности, но солдаты не охотно разставались съ трофенми битвы подъ Ени-Загрой. «На что кидать-то, говорили они,—дотощили бъ на рукахъ, полегоньку....»

Переваль отряда черезъ Малые Балканы въ долину Тунджи быль крайне тяжелый. Необходимость заставила выбрать ближайшую дорогу, чтобы возможно скорей уйти оть армін Сулеймана и занять выгодныя позицін на высотахъ Большихъ Балканъ. Но за то эта ближайшая дорога оказалась на дёлё не дорогой, а совершеннымъ бездорожьемъ. Еле замётная тропа близь селенія Далбока вела на высокую и крутую гору, на которую взбирался отрядъ въ теченіе пълаго дня 20-го іюля, начавъ польемъ съ 5 часовъ утра и окончивъ его къ 8 часамъ вечера. Спускъ съ горъ въ долину Тунджи быль не лучше подъема. Тутъ дорога проходила по ложу горныхъ потоковъ, прорывшихъ себъ путь между каменистыми глыбами, поросшими мхомъ и кустами. Этотъ путь, сдавленный съ двухъ сторонъ скалами, былъ мъстами до того тесенъ и узокъ что тельги и артиллерія еле-еле умъщались на немъ; кромъ того онъ весь быль завалень крупными каменьями, отъ которыхъ жестоко страдали наши раненые. Раненыхъ везли въ телегахъ подъ шатромъ сплетенныхъ надъ телъгами древесныхъ сучьевъ. Телъги были длинныя, неуклюжія. Поминутно ихъ огромныя колеса вабирались на большіе камни и съ однихъ камней срывались на другіе. Раздирающій душу вопль раздавался при каждомъ толчев телеги и стонъ раненыхъ не умолкалъ ни на минуту на всемъ протяжение спуска. Раненые страдали невыносимо. Цвлый день имъ приходилось тащиться по этой адской дорогъ, такъ какъ движеніе съ горы внизъ совершалось съ тою же медленностью что и подъемъ наканунъ. Тельти то и дъло застръвали между камней или же не могли двигаться дальше вслъдствіе тъсноты пути. Надо было расширять дорогу и разрабатывать ее кирками и лопатами, что постоянно задерживало движеніе отряда. Ко всему этому присоединялась еще палящая жара: жгучимъ огнемъ дышали вокругъ раскаленныя скалы. Напрасно солдаты нъжно заботились о раненыхъ, поддерживали тельти на рукахъ, дълились съ ранеными послъдними каплями воды въ манеркахъ: до десяти человъкъ раненыхъ не вынесли этой дороги и умерли на пути.

Гурко следовалъ весь день въ хвосте отряда и только къ вечеру сталъ обгонять колонны, разчитывая остановиться на ночлегь въ тотъ день въ долинъ Тунджи. Она развернулась предъ нами снова эта роскошная долина, при последнихъ дучахъ солнца, спрятавшагося за гранпіозныя піти Большихъ Балканъ. Ея журчащіе ручьи. богатства зелени и деревьевъ усыпанныхъ сочными плодами, нъжное синеватое освъщение привътствовали насъ. измученныхъ палящимъ зноемъ, воплями и стонами раненыхъ. Какъ будто эта чудная долина манила насъ къ себъ на покой и на отдыхъ! Авангардъ отряда уже спустился въ долину. Мы обогнали его. Солдаты шли въ ногу, бодро. распъвая пъсни. Знакомая имъ долина видимо вливала и въ михъ свъжія силы. Такъ недавно еще они побъдоносно проходили по ней отъ Ханнкіойя до Казанлыка, отъ Казанлыка на Шипку.... Они шли теперь хоромъ распъвая пъсню, не знаю когда и къмъ сочиненную, очевидно для Болгарской дружины. Напевь ея быль заунывный, слова ея были грустныя, хотя солдаты переводили ее поминутно на веселый дадъ:

.... А вотъ Тунджи долина Гдё кровь лилась рёкой, Гдё храбрая дружина Дралась за край родной. Но горныя вершины Я васъ увижу ль вновь Балканскія долины— Кладбище удальцовъ... и т. д.

Мы остановились близь селенія Балабанли, у ручья, подъ с'внью огромныхъ деревьевъ. Здісь и расположились на ночлегь. Взошла луна надъ долиной. Долго не спалось никому. Что-то невыразимо волшебное, ніжное, царило въ эту ночь въ чарующей «долині» розъ».

Следующій день 22-го іюля быль весь посвящень на осмотръ окрестныхъ горъ и холмовъ для занятія на нихъ оборонительныхъ позицій. Ифлый день мы следовали за Гурко и Нагловскимъ, взбиравшимися съ одной высоты на другую, оглядывавшими и опредълявшими мъстность. Тамъ следовало поставить роту, здесь баталіонъ, въ третьемъ мъстъ расположить батарею, въ четвертомъ построить редуть, въ пятомъ образовать рядъ траншей и т. д. Мы находились у выхода Хаинкіойскаго ущелья Балканъ въ долину Тунджи и должны были у этого выхода занять оборонительное положение. Распреявливъ глъ кому стать и гдв какъ оконаться, Гурко вечеромъ того, же дня перевхаль къ селенію Хаинкіой, гдв и расположился со своимъ штабомъ и свитой. Это селеніе лежало въ лощинъ, образованной послъдними отрогами Балканъ, сбъгавшими въ долину Тунджи. Лощина вся поросла большими, густолиственными деревьями, между которыми, шумя, протекаль прозрачный горный ручей. Въ жаркій день туть было тенисто и прохладно. На одной изъ сторонъ ручья лежало селеніе Хаинкіой, но Гурко поместился на другой сторонъ ручья, строго запретивъ никому не помещаться въ деревне и даже не входить въ нее, во избъжаніе поборовъ съ жителей и грабежей солдатъ. Селеніе было оцеплено кругомъ солдатами и никто изъ военныхъ не смель переступить за эту цепь. Нечего и говорить до чего были благодарны Гурко жители-Болгары за подобное распоряженіе.

Жаркіе летніе дни потекли одинь за другимь, сменяясь прохладными ночами, освъщенными серебряною луной. Мы жили туть у ручья, въ лощинъ, подъ открытымъ небомъ, словно въ какомъ-то блаженномъ забытыи на лонъ природы. То было наслаждение отдыхомъ послъ суровыхъ дней проведенныхъ за Малыми Балканами. Изъ Тырнова намъ привезли провизію и все необходимое. Мы спали въ волю, бли вдоволь, писали длиннъйшія письма. на родину, бродили по горамъ, собирались по вечерамъ у костровъ и беззаботно острили и сменялись, лежа на земя вокругь пылающаго огня. Мы жили такъ, поджидая со дня на день появленія Сулейманъ-паши и готовые его встретить патронами и снарядами, уже доставленными намъ въ изобиліи изъ Тырнова. Почти каждый день казаки тревожили насъ донесеніями что Турки показались въ долинъ Тунджи, что они быстро наступаютъ на насъ, но каждый разъ оказывалось что принятые казаками за Турокъ были партіи Болгаръ, переселявшихся изъ-за Малыхъ Балканъ въ долину Казанлыка. Сулейманъпаша не показывался вовсе, напротивъ, по последнимъ извъстіямъ онъ отступиль изъ Ески-Загры на югь \*).

<sup>\*)</sup> Въ последствін выяснилось что Сулейманъ-паша действительно

Солдатамъ, расположеннымъ на высотахъ, жилось такъ же хорошо какъ и намъ въ лощинъ. Благодаря огромнымъ гуртамъ скота, согнаннымъ Болгарами въ горы отъ хищничества Турокъ, мяса у солдатъ всегда было вдоволь, хлъба тоже въ изобиліи, хотя почему-то въ соли ощущался полнъйшій недостатокъ. Подвозъ ея ожидали со дня на день изъ Тырнова, но соли такъ и не подвезли солдатамъ. Мнъ вспоминается какъ въ одну изъ моихъ прогулокъ по горамъ я встрътился съ милъйшимъ генераломъ Ц—мъ и поъхалъ съ нимъ рядомъ. Мы проъзжали мимо стрълковой бригады, расположившейся вокругъ шипъвшихъ котловъ на объдъ. Солдаты хлебали какуюто похлебку, доставая ее изъ котловъ длиннъйшими деревянными ложками.

— Хльоъ да соль, ребята! восклицаетъ Ц—ій, обращаясь къ соллатамъ.

отступиль изъ Ески-Загры на другой же день нашего боя подъ Джуранлы и лемонстрапіи произвеленной Гурко поль Ески-Загрой. Подъ сильнымъ впечативніемъ нашихъ последовательныхъ победъ у Ени-Загры, Джуранды и наконецъ того вызывающе-смедаго вида какой приняль Гурко въ виду турецкихъ полчишъ полъ Ески-Загрой. Сулейманъ-паша вообразиль что онъ имфетъ дело не съ какимънибудь ничтожнымъ отрядомъ въ семь тысячъ человекъ, отрядомъ усталымъ, лишеннымъ боевыхъ припасовъ, но что предъ нимъ стоить авангардь большой русской арміи, перешедшей Балканы, которой численность должна быть громадна, если судить о ней по смълости и ръшительнымъ дъйствіямъ ея авангарда. Поэтому Сулейманъпаша счель за лучшее отступить назадъ къ Турну-Сейменли, оставивъ въ Ески-Загръ небольшой заслонъ изъ пъхоты для прикрытія своего отступленія. Поздиве, узнавъ о томъ какъ жестоко онъ быль обмануть ловкими маневрами Гурко, Сулейманъ-паша вернулся въ долину Казанлыка и приступиль къ своимъ отчаянно-раздраженнымъ атакамъ на Шипку.

- Покорнъйше благодаримъ, ваше превосходительство!
- А соли-то и нътъ! продолжаетъ Ц--ій.
- Никакъ нътъ, ваше превосходительство.
- Какъ же вы безъ соли-то?
- Обходимся, ваше превосходительство.
- Молодиы ребята! выкрикиваеть неожиданно Ц-ій.
- Ради стараться, ваше превосходительство!
- Истинно молодци! герои! обращается Ц—ій.—Представьте себь, во время боя подъ Джуранлы вду я верхомъ за цъпью, вижу несутъ раненаго стрълка; я остановился, спрашиваю: куда тебя ранило? а онъ привсталь на носилкахъ да и говоритъ мнъ: «Слава тебъ Господи, ваше превосходительство, привелось пострадать за Царя и въру противъ супостата.» А другой еще лучше. Шевельнутся не можетъ на носилкахъ; увидалъ меня и кричитъ громкимъ голосомъ: «ура! ваше превосходительство, наши одолъваютъ!» Истинные герои! прибавляетъ Ц—ій, вдругъ разчувствовавшись и со слезами на глазахъ.

«Этакій славный и добрый генераль,» думается мив и я припоминаю какъ недавно еще слышаль въ отрядъ отвывь объ этомъ худенькомъ генералъ, какъ о храбръйшемъ человъкъ, хладнокровномъ и распорядительномъ въ огиъ.

— А все-таки скажу, обращается ко мит Ц—ій снова, какъ бы отвъчая на свою какую-то мысль,—не слъдуетъ презирать врага; бить врага слъдуетъ, но всегда надо уважать врага.

Такъ дней пять или шесть мы простояли безмятежно у Хаинкіойя. На утро одного изъ дней послъднихъ чисель іюля или же первыхъ августа Гурко объявилъ внезапно что мы выступаемъ. Куда? Зачъмъ? Изъ Главной

оказался прогоръвшимъ маркитантомъ, а фургонъ-экипажемъ иля перевозки провизіи; въ фургонъ этомъ не было ни оконъ, ни дверей и влёзать въ него приходилось черезъ кучерское сиденье. Съ трудомъ мы проникли чрезъ елинственное отверстіе внутрь фургона; усфвийся затьмъ кучеръ заслонилъ намъ своею спиною дневной свътъ, и мы очутились словно въ узкой, длинной и темной комнать. Правда, въ фургонъ было просторно, но когда эта махина задвигалась по мостовой Систова и мы стали подскакивать вверхъ при малъйшемъ толчкъ, то перспектива пятидесятиверстнаго пути въ такомъ экипажѣ показалась мнъ плачевною. Выбхали мы изъ Систова въ 8 часовъ утра, пробираясь сквозь водны непрогляднаго тумана, за которымъ скрывались ближайшіе предметы; сквозь просвътъ образовавшійся впереди насъ между спиной кучера и стънками фургона мы видъли только спины лошадей да бълую пелену тумана, иногда неясную фигуру дерева, или же фигуру Болгарина верхомъ на ослъ. Было холодно, сыро и неуютно. Кн. Ц., въ качествъ казака, отнесся съ презръніемъ къ неудобствамъ экипажа и едва мы выъхали изъ города, растянулся и захрапълъ несмотря на продолжавшіеся толчки и подбрасыванья. Я никакъ не могъ принудить себя заснуть и очень скучаль; попробоваль было вступить въ беседу съ кучеромъ, но тотъ, въ качествъ прогоръвшаго маркитанта, былъ уже пьянъ съ ранняго утра и на мои вопросы понесъ такую чушь что я болве не безпокоиль его никакими вопросами... Потянулся путь однообразный, скучный, съ холма на холмъ. Обгоняли мы войска, артиллерійскіе парки, попадались намъ на встръчу казаки, стройными сотнями возвращавшіеся изъ-подъ Плевны въ Зимницу на отдыхъ и на ремонтировку. Встрътили мы дорогой злополучнаго корреспондента Dailu News, г. Макъ-Гезна, вхавшаго также изъ-подъ Плевны въ Букурешть лёчиться. Вообще всёмъ корреспондентамъ какъ-то не везетъ въ последнее время. Большинство ихъ забольли лихорадками съ наступленіемъ осенняго сыраго времени и они ужхали кто въ Букурештъ льчиться, а кто назаль на родину. Форбсь, пругой корреспонленть Daily News, также болень въ Букурештъ. Бойля, корреспондента Standard, офиціально выслали изъ Главной Квартиры за границу Румыніи въ сопровожденіи румынскаго жандарма, за то что онъ, обязавшись честнымъ словомъ не печатать никакихъ свъдъній касаюшихся расположенія нашихъ войскъ, помістиль тімь не менъе въ Standard (отъ 24 августа) подробное описаніе русскихъ позицій подъ Плевной, съ указаніемъ слабыхъ сторонъ этихъ позицій. Многіе изъ иностранныхъ корреспондентовъ возвратились на родину. Также человъкъ до пяти русскихъ корреспондентовъ покинули лагерь. Словомъ, станъ корреспондентовъ значительно поръдълъ.

Часовъ около двухъ дня мы дотащились до Булгарени и накормили лошадей вблизи деревни. Тутъ нашъ кучеръ, прогоръвшій маркитантъ, встрътился съ другимъ маркитантомъ, настоящимъ и не прогоръвшимъ. Между ними завязался разговоръ, причемъ настоящій маркитантъ убъждалъ нашего кучера уступить ему фургонъ и лошадей и вступить съ нимъ въ часть. «Деньги лопатами загребай, говорилъ онъ;—подъ Плевну привезъ я двъ бочки водки, самъ платилъ за водку по 1½ франка око (око—турецкая мъра), а продавалъ по 13 франковъ и вотъ теперь отъ души жалъю, глупъ былъ, совсъмъ значитъ дуракъ! могъ бы двадцать франковъ брать; платили бы, да благодарили. Знаешь Мосюкина? Что онъ? мъсяца нътъ какъ подъ Плевну поъхалъ; и товара-то у него было по-

чти что ничего, чай, сахаръ, водка, и все туть! А позавчера жени 600 рублей посладь, да 500 рублей золотыми у себя въ сундукъ отложилъ; пару воловъ купилъ еще; по три рубля штука. Какіе волищи! у насъ въ Одессъ 100 рублей этакій воль стоить! Ну, по рукамъ что ли?> Кучеръ нашъ, уставивъ въ землю мутный взоръ, молча слушаль эти соблазнительныя рачи, но, какъ вилно, разочарованіе въ прежнемъ ремеслѣ пустило уже глубокіе корни въ его душу. «Жиды, братъ», проговориль онъ наконецъ, — єжиды совствит доканали! Чего ужь туть соваться. > Затымь, махнувь рукой, онь досталь изъ фургона большую бутылку съ водкой и опорожнилъ ее сразу до половины. Тутъ мив и кн. Ц. невольно пришелъ въ голову одинъ и тотъ же вопросъ: «Свалитъ онъ насъ на какомъ нибудь косогоръ, или Богъ пронесетъ благополучно?-Оказалось что, благодаря только Богу, кучеръ нашъ не свалилъ насъ нигдъ, и мы часовъ въ 6 вечера прівхали въ Порадимъ, заблудившись у самаго Порадима на дорогъ и часа два проплутавъ по какимъ-то полямъ и болотамъ.

Въ Порадимъ мы сейчасъ пересъли на верховыхъ лошадей и поскакали подъ Плевну на курганъ, гдъ долженъ былъ находиться Великій Князь Главнокомандующій, и гдъ мы должны были найти генерала Гурко. Отъ Порадима до этого кургана было верстъ 15; мы подъъхали къ кургану при совершенной темнотъ и ъхали почти на удачу, руководствуясь свътившимися на вершинъ кургана огнями. Мы миновали обозъ Великаго Князя; на курганъ хоръ музыкантовъ доигрывалъ какой-то военный маршъ. Посрединъ кургана стояла налатка Главнокомандующаго, и въ ней свътился огонь; шагахъ въ десяти отъ палатки былъ разставленъ длинный столъ, на которомъ

leg sed

горъли шесть свъчь поставленных въ рядъ, поль стеклянными колнаками. Обёдъ быль уже конченъ, и за столомъ сидъло, разговаривая, большое общество военныхъ. Великаго Князя за столомъ не было, онъ, отобъдавъ, ушель въ свою палатку. За столомъ сидело несколько генераловъ, адъютантовъ Великаго Князя, нъсколько человъкъ изъ казачьяго конвоя и ординарцы генерала Гурко. Туть быль и генераль Криденерь. Съ сильно загорввшимъ липомъ, сълою рълкою боролой, генераль Криденеръ сильдъ сгорбившись на конпъ стода и слушаль чтение списка дипъ представляемых в наградамь вы его корпусы. Нысколько поодаль бросалось въ глаза красивое, полное лидо генерала Скобелева 1-го, беседовавшаго съ княземъ Имеретинскимъ. Штабъ Великаго Князя не быль въ полномъ составъ, такъ какъ Его Высочество прібхаль изъ Горнаго Студня подъ Плевну всего на два или на три дня, чтобъ осмотръть позиціи съ генераломъ Тотлебеномъ. Генерала Гурко не было за столомъ; онъ убхалъ на лъвый флангъ къ генералу Лошкареву и еще не возвращался. Несмотря на то что объдъ уже быль кончень и со стола убраны приборы; намь любезно предложили пообъдать, отъ чего мы, конечно, не отказались. За столомъ въ тотъ вечеръ центръ интереса представляль драгомань Великаго Князя, г. Моквевь, который только что возвратился изъ турецкаго лагеря, куда быль отправлень Главнокомандующимь вы качествъ парламентера для переговоровъ объ уборкъ труповъ уби тыхъ 30 августа русскихъ солдатъ, остававшихся досель не прибранными вблизи турецкой позиціи. Г. Мокъевъ разказываль подробности своего свиданія съ адъютантами Османъ-наши и переговоровъ въ турецкомъ лагеръ. Согласившись на принятие русскаго нарламентера, Турки раскинули у самой своей цёни палатку, въ которой и

ожидали прибытія г. Моквева. Обмвнявшись съ нашимъ драгоманомъ взаимными любезностями, Турки ввели г. Моквева въ палатку и спросили его, чёмъ они могутъ ему служить. Г. Моквевъ сказалъ на это, что Великій Князь приказалъ ему вести переговоры съ самимъ Османъ-паший, и потому онъ настоятельно проситъ у Османъ-паши ауедіенціи. Одинъ изъ находившихся въ палаткъ адъютантовъ Османа попросилъ Моквева подождать немного времени, а самъ, съвъ верхомъ на лошадь, повхалъ къ Осману чтобы передать ему желаніе нашего драгомана.

Нѣсколько человѣкъ турецкихъ офицеровъ, оставшихся въ палаткѣ съ г. Мокѣевымъ, начали разспрашивать его о томъ какъ ему живется и вообще какъ живется всѣмъ Русскимъ въ Болгаріи въ такую сырую и холодную пору.

- Намъ-то ничего, отвъчалъ Мокъевъ, мы въ Россіи такъ привыкли къ холоду что только теперь въ холодъ и оживаемъ. А вамъ каково? переспросилъ онъ Турокъ.
- Намъ очень сыро, отвъчали |простодушно турецкіе офицеры.—А какъ вы объдаете и гдъ достаете хорошую пищу? продолжали спрашивать офицеры.
  - Я объдаю за столомъ Великаго Князя. А вы гдъ?
  - Мы каждый у себя.
  - Отчего же вы не объдаете у Османъ-паши?
- Да онъ не приглашаетъ къ своему столу; съ нимъ объдаютъ всего двое его адъютантовъ и больше никого. А у вашего Великаго Князя много человъкъ садится за столъ?
- Человъкъ если не полтораста, то сто шестъдесятъ или сто восемъдесятъ, отвъчалъ не задумавшись г. Мокъевъ.
  - А много въ Россіи нашихъ плѣнныхъ?

- Тысячъ пятнадцать человекъ будетъ, пожалуй больше. А у васъ много нашихъ?
  - Нътъ не много.
  - Ну. а сколько? Человъкъ сорокъ есть?
  - Нътъ, и того нътъ.

Между тёмъ прівзжаеть адъютанть Османь-паши и передаеть г. Моквеву что паша извиняется что не можеть его принять, такъ какъ чувствуеть себя нездоровымъ, и просить передать содержаніе порученія г. Моквева ему, адъютанту. Г. Моквевъ передаеть. Адъютантъ увзжаеть снова, и г. Моквевъ остается снова въ палаткъ съ прежними турецкими офицерами.

- Къ намъ прівзжали какіе-то Молдаване и Валахи съ переговорами объ уборкв труповъ, продолжали турецкіе офицеры прерванный разговоръ: разказывали что они прівхали изъ Румынскаго лагеря, а мы никакихъ Румынъ не знаемъ; слишали, правда, что къ Русскимъ присоединилось нъсколько человъкъ Валаховъ, но намъ до нихъ нътъ никакого лъла.
- Однако, замътилъ на это г. Мокъевъ,—на вашемъ лъвомъ флангъ Румыны дали вамъ почувствовать свое присутствіе.

Турецкіе офицеры промолчали на это замѣчаніе г. Мо-кѣева.

Возвратившійся вскор'в адъютанть Османъ-паши передаль г. Моквеву что паша согласень на русское предложеніе, но съ темъ что на правомъ русскомъ фланг'в Турки не могуть допустить Русскихъ собирать трупы.

— Трупы вашихъ солдатъ лежатъ за Гривицкимъ редутомъ такъ близко къ нашимъ позиціямъ, сказалъ адъютантъ,—что ваши санитары легко увидятъ расположеніе нашихъ позицій. Лучше мы сами похоронимъ тамъ вашихъ убитыхъ. А если вы желаете совершить надъ ними погребальный обрядъ, то мы позовемъ болгарскаго свяшенника.

Что же касается лѣваго фланга, то Османъ-паша предлагаетъ провесть тамъ среднюю черту между русскою и турецкою, цѣпью, и всѣ трупы лежащіе до этой черты пусть хоронятъ Русскіе, а за чертой—Турки.

Все это разказываль г. Мокфевъ за столомъ, за которымъ сидъли и мы въ ожиданіи прівзда генерала Гурко. Небольшое пространство занимаемое столомъ было ярко освъщено шестью горъвшими свъчами; но за то вокругъ. при нависшихъ низко тучахъ, царствовала непроглядная, черная темнота. Изъ нея доносился изъ-подъ кургана говоръ людей при обозъ Великаго Князя, ржаніе лошадей; а съ другой стороны, по направлению къ турецкимъ позипіямъ, чрезъ каждыя 5-10 минутъ словно молнія проръзывало тьму, раздавался звукъ выстрела, и въ холодномъ ночномъ воздухф шипфла и свистела граната. Я и кн. Ц. порядкомъ утомились отъ пути изъ Систова на курганъ и съ нетерпвніемъ ждали прівзда генерала Гурко. Адъютанты Великаго Князя увъряли насъ что Гурко останется ночевать у генерала Лошкарева и не рискиетъ бхать по бездорожью въ такую кромешную тьму. Но мы, бывъ съ Гурко за Балканами, успели достаточно изучить нравъ генерала и знали хорошо, что для него темнота и ночь суть соображенія несуществующія. Поэтому мы остались дожидаться. Между тъмъ, часу въ десятомъ вечера, подали чай, и Великій Князь вышель на нѣсколько минутъ. изъ своей палатки.

Внизу кургана раздались полные, чудные аккорды: Коль Славенз Нашз Господь вз Сіонъ... Затыть музыканты про-

играли *Боже Царя храни*, и наконецъ сигнальный рожокъ сталъ тонко выводить зарю.

Между тъмъ звуки колеснаго экипажа раздались на курганъ не вдалекъ отъ стола за которымъ сидълъ Великій Князь. Кто-то сказалъ что это прівхалъ генералъ Гурко, но въ темнотъ ничего нельзя было разглядъть.

Черезъ минуту на освъщенномъ полъ обрисовалась невысокая, но мощная и кръпко сложенная фигура генерала.

Гурко сталъ разнавывать и называть тѣ русскія позиціи которыя онъ объѣзжаль въ этоть день и сказаль между прочимъ, что видѣлъ какъ по Софійской дорогѣ прошли два турецкіе табора вышедшіе изъ Плевны и конвоировавшіе нѣсколько телѣгъ которыя показались ему пустыми и шедшими вѣроятно за провіантомъ въ одну изъ ближайшихъ болгарскихъ деревень.

Великій Князь скоро ушель обратно въ свою палатку, но свита его осталась еще сидъть за столомъ. Генераль Гурко досидъль до перваго часу ночи, бесъдуя съ генераломъ Тотлебеномъ и Имеретинскимъ. Около полуночи пошель дождь, и всъ поспъшили разойтись по палаткамъ. Тогда и генераль Гурко началь собираться ъхать въ деревню Пелишать, гдъ онъ временно остановился, въ ожиданіи окончательныхъ приказаній Великаго Князя.

Четыре ординарца и я подошли къ генералу когда онъ всталъ изъ-за стола. Онъ любезно пожалъ намъ руки и проговорилъ шутя: «Ну, поъдемте плутать вмъстъ.» Мы всъ взобрались на своихъ коней и изъ освъщеннаго пространства въъхали въ черную, кромфшную тьму. Ничего нигдъ не было видно, никакого предмета нельза было отличить; было предъ глазами только одно черное. Нельза было разглядъть гривы своей лошади; другъ друга мы

не видали, только по стуку копыть да по звуку своихъ голосовъ слёдовали другь за другомъ, напрягая все вниманіе чтобы какъ-нибуль не отстать и не потеряться въ этой темнотъ. Лождь между тъмъ начадъ лить какъ изъ ведра, и дорогу быстро разгрязнило до того что наши лошади, подкованныя турецкими подковами, стали скользить всёми четырьмя ногами. До деревни куда мы ёхали было 9 версть, но мы сбивались разъ пять съ дороги, и наконепъ проводникъ нашъ, Болгаринъ Рановъ, служащій у генерала Гурко также и переводчикомъ, внезапно испустиль громкій крикь: «стой, стой!» Мы остановились. «Гдв вы! Рановъ?» стали мы кричать проводнику.— «Въ канавъ», --- послышался отвъть изъ темноты. Мы разсм'вялись. Да, мы, несмотря на непріятное путешествіе ночью и подъ дождемъ, были въ веселомъ и бодромъ настроеніи. Мы снова были съ генераломъ Гурко, и это маленькое ночное путешествіе напоминало намъ смілый и веселый походъ за Балканами. Между томъ Рановъ вылъзъ изъ канавы и наткнулся на плетень. Оказалось что мы у нашей деревни, къ которой подъбхали какъ-то нечаянно. Вызвали тотчасъ же Болгаръ съ фонарями и благополучно заночевали въ Пелишатъ.

С. Пелишатъ,22 сентября 1877 года.

## Въ с. Трестеникъ.

Генералъ Гурко назначенный на дняхъ начальникомъ всей кавалеріи (какъ русской, такъ и румынской), расположенной въ окрестностяхъ Плевны, обратилъ свое вниманіе главныйъ образомъ на Софійское шоссе, которое

можеть по истинь назваться единственною и самою важною жизненною артеріей Плевны. Черезъ Софію сообщаясь съ Константинополемъ, турецкая армія сосредоточенная въ Плевиъ можетъ получать изъ самой столипы Османлисовъ жизненные и боевые припасы, подкръпленія войсками, вывозить раненых и больных и, наконепъ. въ крайнемъ случав отступить изъ Плевны за Балканы. Благодаря такому важному значенію Софійскаго шоссе для Плевненской арміи, Турки употребляють всё старанія чтобы укрыпить и обезпечить для себя этоть единственный спасительный иля нихъ путь. Окруженный со всёхъ сторонъ русскими и румынскими силами. Османъ-паша держить еще въ своихъ рукахъ этотъ последній ключь въ Плевнъ-дорогу въ Софію. Укръпленія возведенныя Турками для защиты Софійскаго шоссе начинаются у самаго города Плевны, именно у каменнаго моста ведущаго черезървку Видъ. Этотъ мостъзащищается такъ-называемыми предмостными укрѣпленіями (têtes de pont) расположенными на окрестныхъ къ мосту высотахъ; изъ этихъ укръпленій самое значительное нахолится на возвышенности близь деревни Опанецъ съвернъе Плевны. Затъмъ, всъ селенія вдоль Софійскаго шоссе заняты турецкими войсками всёхъ трехъ родовъ оружія; въ селеніяхъ Дольнемъ и Горнемъ Дубникахъ, Телишъ, Луковцахъ, Брестеницъ, Яблоницъ и др., воздвигнуты редуты для артиллеріи, накопаны ложементы и ровики для пъхоты. Турецкіе транспорты, двигающіеся по шоссе отъ селенія къ селенію, прикрываются обыкновенно густыми колоннами кавалеріи и пъхоты при орудіяхъ, причемъ кавалерія держить по сторонамъ дороги разъбады для предупрежденія неожиданнаго нападенія. Едва показывается гдф-нибудь вблизи шоссе русская или румынская кавалерія, пъхотный конвой турепкаго транспорта немедля сходить съ щоссе въ сторону вместе съ орудіями и выстраивается въ боевой порядокъ на явойное и тройное разстояніе ружейнаго выстрёла этого транспорта; посылають тотчась же въ сосъднюю деревню гонца за подкръпленіями, а изъ деревни посредствомъ условныхъ знаковъ, флаговъ или зажженныхъ пучковъ соломы, дають знать въ Плевну что непріятель приближается къ шоссе, и изъ Плевны выходять войска на помощь къ транспорту. Такимъ образомъ каждое селеніе на Софійскомъ шоссе грозить ежеминутно обратиться въ крепость и каждый пунктъ на шоссе, во время движенія турецкаго транспорта, стать містомъ продолжительнаго и ожесточеннаго боя. Но не всегла удается Туркамъ привести въ дъйствіе эту хитро задуманную организацію защиты Софійскаго шоссе. Вчера, 3 октября, сотня казаковъ, завидя изъ селенія Митрополь вереницу подводъ выходящихъ изъ Плевны, прорвалась сквозь цёпь турепкихъ аванностовъ и подъ выстрелами Опанца и предмостныхъ укръпленій достигла турецкаго транспорта, не потерявъ при этомъ ни одного человъка убитымъ или раненымъ. Турецкія пъхота и кавалерія. конвоировавшія транспорть, ошеломленныя такимъ неожиданнымъ нападеніемъ, кинулись назадъ въ Плевну, не сдёлавъ по казакамъ ни одного выстрёла, а турецкія батареи принуждены были замолчать, такъ какъ иначе имъ пришлось бы стрълять по собственному же транспорту. Транспорть этотъ шель въ Орханіе съ больными и ранеными, и казаки ограничились тёмъ что выпрягли воловъ изътелъть, самыя тельги испортили, и угнали виъстъ съ волами гуртъ барановъ въ количествъ 300 штукъ.

Сегодня у насъ первый теплый и ясный осенній день; до сихъ поръ съялъ тонкій и безпрерывный дождь на половину съ снъгомъ: было невыносимо сыро и хололно. Отъ холода много Турокъ бъжало изъ Плевны: много ихъ было поймано казаками на нашихъ аванностахъ. Которыхъ приводили къ генералу Гурко для допроса, всв имвли жалкій и несчастный виль. жаловались на головь и сырость и прежде чёмъ отвёчать на вопросы просились отогръться. Въ теченіе двухъ послъднихъ дней было приведено до 25 человъкъ турецкихъ бъглыхъ солдатъ, съ посинълыми губами, съ желтыми худыми лицами, съ восналеннымъ взоромъ, одътые легко; они, входя въ избу генерала, тянулись всё руками къ топившейся печкё, и когда генералъ давалъ имъ хлеба и чаю, они съ жадностью поглощали и то и другое, повторяя: «Аллахъ наградить тебя за твою доброту. На вопросы они отвъчали односложно, не пускаясь въ объясненія и ограничиваясь только необходимымъ ответомъ. Ихъ показанія рисовали положение турецкой армии въ Плевнъ въ плачевномъ свъть и во многомъ были согласны между собой. Между прочимъ эти дезертиры показывали что съ наступленіемъ дождливой и холодной поры десятки турецкихъ солдатъ оставляють свои посты и по ночамъ уходять изъ Плевны. Больныхъ много, преимущественно лихорадками, такъ какъ теплой одежды у солдать нъть вовсе, и съ перемъной погоды одежда солдать осталась все тою же. Обыкновенно больныхъ этихъ и раненыхъ помъщаютъ въ самомъ городъ въ болгарскихъ домахъ, изъ которыхъ выгнали хозяевъ на улицу; болгарскіе дома остались единственными уцълъвшими отъ бомбардировки въ Плевнъ; турецкая же часть города вся разрушена русскими снарядами. Раненыхъ и больныхъ вывозятъ изъ Плевны небольшими партіями (повозокъ во сто и полтораста) въ Орханіе (на Софійскомъ шоссе) гдъ находится турецкій госпиталь, и оттуда въ Софію. Между прочимъ, въ Плевив уцелели

отъ бомбарлировки всъ болгарскія церкви въ которыхъ, по показаніямъ спрошенныхъ дезертировъ, хранятся склады пороху и боевыхъ припасовъ, и входъ въ эти церкви охраняется часовыми. Число турецкаго войска въ Плевив простирается до 50 тысячь низама который за потерями пополняется редифомъ и мустегафизомъ изъ Софіи. Продовольствіе войска весьма скудное, состоящее обыкновенно изъ отпускаемаго на каждаго солдата въ день 3/4 фунта хльба, испеченнаго изъ смъси кукурузы и ячменной муки, и, кромъ того, полфунта мяса выдаваемаго на ява яня. Въ настоящее время запасы муки и мяса доставляются въ Плевну изъ отдаленныхъ мъстъ, такъ какъ окрестныя деревни до чиста обобраны Турками, и находившіеся въ нихъ болгарскіе склады хлібба, такъ же какъ и стада барановъ, събдены плевненскою арміей. Османъпаша живеть въ палаткъ за городомъ, въ лощинъ, близь дороги ведущей въ Гривицу; онъ каждый день объезжаетъ нъкоторыя изъ позицій Плевны и посъщаеть въ городъ больныхъ и раненыхъ. Въ боевыхъ припасахъ оказывается также недостатокъ; прежде, по показанію бъглыхъ солдать, отпускали до 300 ружейныхь патроновь на человъка, а теперь выдають всего по 60 или 80 патроновъ. Свое бътство изъ Плевны дезертиры объясняють голодомъ и сыростью. По большей части дезертиры эти страдають оть лихорадки, и показанія ихъ сводятся къ изображенію такого печальнаго существованія въ Плевнъ при которомъ имъ жить больше не въ моготу. Этимъ печальнымъ положеніемъ дёль они объясняють и оправдывають свое быство.

Къ генералу Гурко приводятъ также ежедневно по нъскольку человъкъ Болгаръ, жителей Плевны. Изгнанные изъ своихъ домовъ на улицу Турками Болгары, несмотря на запрещение подъ страхомъ смертной казни укодить изъ Плевны, бъгутъ оттуда цълыми семьями къ линіи нашихъ аванпостовъ, обыкновенно по ночамъ; но показанія этихъ бъглецовъ ничтожны. Они сами говорятъ что Турки скрываютъ отъ нихъ все и такъ презираютъ ихъ что не только не сообщаютъ имъ ни слова о своихъ нуждахъ, но ни съ чъмъ, кромъ приказаній, не обращаются къ нимъ. Болгары эти только и дълаютъ что жалуются на свою несчастную долю и на то что Турки ихъ окончательно обобрали.

Совершенно противное показали два солдата захваченные вчера въ плънъ казаками при нападеніи на турецкій транспорть (больныхъ и раненыхъ). Солдаты эти имъли бодрый и здоровый видъ и на всѣ вопросы отвъчали что положеніе турецкой арміи въ Плевнѣ блестящее, что плевненская армія ни въ чемъ не нуждается, имъетъ теплыя одежды, получаетъ достаточное количество продовольствія, а именно по  $2^{1}/_{2}$  фунта въ день хлѣба и по 2 фунта мяса на человѣка, и что бѣгаютъ изъ Плевны одни только трусы и негодяи, словомъ, которымъ довѣрать никакъ не слѣдуетъ.

Генералъ Гурко, перейдя рѣку Видъ, расположилъ временно свой штабъ въ селеніи Трестеникъ сѣверо-западнѣе Плевны. Это бѣдная, печальная деревушка, выглядѣвшая еще печальнѣе сквозь сѣтку мелкаго дождя, не перестававшаго идти двѣ недѣли сряду. Домики врыты въ землю, крыши покрыты землей, и вся деревня имѣетъ видъ сотни разбросанныхъ на большомъ пространствѣ вемлянокъ. Подъѣзжая къ этой деревушкѣ въ сырую погоду не различишь даже вблизи домовъ; дымъ выходящій изъ крышъ стелется низко по землѣ и видишь только будто сама земля дымится и курится. На улицѣ деревни—невылазная грязь, глубокая, липкая въ которой уходятъ

и вязнуть ноги лошадей. А подъ земляными крышами, въ какой домикъ ни заглянешь, царить одна и та же невеселая картина. Внутренность землянки безъ оконъ; въ углахъ темно: свътъ проходить черезъ единственное отверстіе, пробитое гдь-нибудь съ боку въ крышь. Это отверстіе служить вийстй съ тимь и трубой для выхода дыма. Подъ этою дырой на полу горить цёлый день огонь которому въ пищу отдаются высохшіе стебли кукурузы. Пламя мгновенно вспыхиваеть ярко и сильно и на минуту освъщаетъ темные углы землянки красноватымъ отблескомъ; огонь ослабеваетъ, и густой дымъ поднимается въ отверстіе и борется тамъ со снъжинками и каплями мелкаго дождя. Въ углахъ землянки сыро и холодно: просачивающійся сквозь крышу дождь формируется въ большія капли, и капли эти глухо падають на поль. Въ одномъ изъ угловъ охаетъ и стонетъ Болгаринъ въ лихор адкъ, накрытый разнаго рода тряпьемъ, женскимъ платьемъ, полушубками, а вокругъ огня десятокъ ребятишекъ протягиваютъ свои захолодъвшія ручонки къ пламени на которомъ варится туть же ихъ незатвиливый обвдъ, по большей части — кукуруза въ разныхъ видахъ: вареная, печеная, хлёбъ изъ кукурузной муки... Женщины то и дело снують по избе, кто съ ведромъ воды, кто съ дровами; другія сидять съ работой — прядуть нитки и прикрикивають на детей. На вопросы: кто они, откуда? звучить одинь и тоть же отвъть: «бъглые изъ селеній Ракиты или пзъ селенія Яблонь; пришли къ нимъ Турки, взяли у нихъ все: телеги, быковъ, овецъ, ячмень, одежду и повыгнали ихъ изъ домовъ; едва сами успели спастись бъгствомъ. Женщины Болгарки безропотно переносятъ суровую долю и, принужденныя пріютиться въ чужомъ дом'в, цілый день работають на себя и на семью хозяина. Наоборотъ, мущины-Болгары только и видишь что

сидять безь дёла у огня, глядять тупо въ одну точку и на вопросы отвёчають односложно и неохотно.

Между тъмъ по улицамъ этой бъдной деревушки. по невыдазной грязи пробажають ежеминутно блестящіе рошіоры (регулярная румынская кавалерія), на высокихъ и краствыхъ коняхъ, офицеры элегантно сидящіе верхомъ; на головъ маленькая шапочка, кокетливо накинутая на бекрень. Тутъ же, сторонкой, плетется невзрачный Кубаненъ и ташитъ за собой десятокъ лошадей къ ручью, протекающему черезъ деревню; пробдеть партія Осетинъ, Последнихъ сразу не отличишь отъ Черкесовъ. Та же маленькая лошадка, порыжѣвшая бурка небрежно накинутая на плечо, мохнатая папаха и восточный типъ лица. Но за то эта невзрачная на видъ кавалерія навела паническій страхъ на всё роды турецкой кавалеріи съ тёхъ поръ какъ появилась за р. Видомъ. Послъ двухъ-трехъ стычекъ съ Черкесами и регулярною турецкою кавалеріей она достигла того что ни одинъ Черкесъ и ни одинъ турецкій всалникъ не осм'вливаются отъ вхать за версту въ сторону Софійскаго шоссе. Турецкія пули Кубанцы и Владикавказцы презирають, говоря что Турки стрвляють не цёлясь, да и вообще ружейную перестрёлку считають ни къ чему не ведущею забавой въкоторой и время тратишь и людей губишь. «Настоящее сраженіе, объясняють они, состоить въ томъ чтобы съ гикомъ кинуться на Турокъ и рубить ихъ шашками; кто больше зарубилъ Турокъ, тотъ и герой»; при этомъ они указываютъ на одного Осетина, коренастаго, невысокаго роста, который подъ Ловчей зарубиль 18 человъкъ Турокъ и больше бы зарубиль, прибавляеть разкащикь, да на 18-мъ ударъ пришелся по затылку, а всякій дуракъ знаеть что эту кость жоть топоромъ руби, только топоръ сломаещь; на 18-мъ у него и выскочиль клинокъ изъ рукоятки.

Третьяго дня у Владикавказцевъ было большее празднество по случаю раздачи Георгіевскихъ крестовъ за дѣло подъ Ловчей. Много было по этому случаю изжарено и съѣдено шашлыка, не мало выпито вина; празднество окончилось танцами, лезгинкой и заключилось комическою сценой. Между Владикавказцами есть нѣсколько мусульманъ которые получили орденскіе знаки Св. Георгія, установленные для не-христіанъ, то-есть съ изображеніемъ на крестѣ орла, а не Георгія скачущаго на конѣ. Послѣ вина и танцевъ мусульмане обозрѣвали кресты товарищей и замѣтивъ разницу между ними пришли къ своему полковому командиру жалуясь на то что ихъ обидѣли. «Не хочу птица, говорили они, давай джигита!» Командиръ отправилъ ихъ спать, и они успокоились.

Подъ Плевной всё эти дни не умолкаетъ канонада. Турки рёдко отвёчають на наши выстрёлы.

Трестеникъ, 4 октября 1877 г.

## Императорская гвардія подъ Плевной. — День генерала Гурко.

Генералъ Гурко, получивъ новое назначение командумедаго всеми войсками которыя будутъ переправлены за
реку Видъ, избралъ своимъ временнымъ мъстопребываніемъ селение Іени-Беркачъ, на юго-востокъ отъ Плевны.
Это селение лежитъ въ мъстности пересъченной холмами,
на склонъ возвышенности и представляетъ то удобство
что отсюда открывается обширный кругозоръ на линю
Софійскаго шоссе, начиная отъ селенія Дольній Дыбникъ,
подъ самою Илевной, и до селенія Телишъ. Въ ясныеу
осенніе дни, какіе стоятъ теперь у насъ, невооруженнымъ

даже глазомъ видно изъ Іени-Беркача, сквозь прозрачный воздухъ, ряды турецкихъ транспортовъ двигающихся по шоссе взадъ и впередъ изъ Плевны и обратно, а по вечерамъ и ночью линія шоссе усѣивается свѣтящимися точками отъ огней турецкихъ биваковъ. Видимо Турки зорко стерегутъ и внимательно блюдутъ свой единственный путь въ Плевну и, слѣдуя своему военному правилу вростать въ землю, окружили себя и здѣсь ровиками, ложементами, редутами, словомъ по линіи шоссе вросли въ землю, озаботившись изъ каждой возвышенности у шоссе образовать новую маленькую Плевну.

Въ настоящую минуту, какъ оказывается изъ наблюденій и разспросовъ пленныхъ или бетлыхъ изъ Плевны турецкихъ солдатъ, на Софійскомъ шоссе царитъ особенно оживленное движение. Что касается транспортовъ, илущихъ по направленію къ Плевнѣ съ продовольственными и боевыми запасами, то транспорты эти всегла часты и многочисленны, такъ какъ въ самой Плевив и тв и другіе запасы истощились, между тёмъ какъ для прокормленія 50-60 тысячной арміи въ Плевнъ требуется огромный, ежедневный подвозъ провіанта. Но на встрічу этихъ транспортовъ выходять въ настоящую минуту не менъе многочисленные транспорты изъ Плевны направляясь въ Орханіе и Софію. Эти последніе транспорты наполнены больными и ранеными солдатами которыхъ Турки, по последнимъ извъстіямъ, вывозять всъхъ изъ Плевны, до послъдняго раненаго или больнаго. Вмёстё съ темъ Османъ-паша распорядился немедленною высылкою изъ Плевны всего какъ болгарскаго, такъ и турецкаго населенія города, отобравь уцёлёвшія отъ бомбардировки зданія подъ зимнія квартиры для солдать. Жители Плевны, какъ разказывають, воспротивились было такому распоряженію Османъ-паши, но турецкій начальникъ объявиль имъ что

ени могутъ пожалуй оставаться въ городъ полъ условіемъ не выходить за черту города за добываніемъ себ'я пиши. Этого было достаточно чтобы население потянулось на другой же день по Софійскому шоссе уходя въ Орханіе и Софію. Подобныя міры принятыя Османъ-пашой показывають только что Турки, удаливь отъ себя лишній балласть и укрышивь дорогу въ Софію, намыреваются держаться въ Плевнъ до послъдней возможности. Наши орудія прододжають напоминать имъ о себъ. Но система пальбы съ нашей стороны несколько изменилась . последнее время. Отледьныхъ выстредовъ не слыхать вовсе; одни лишь глухіе звуки залповъ изъ многихъ орудій разносятся въ окрестностяхъ Плевны. Принято теперь направлять орудія многихъ батарей въ одну точку, представляющую почему-либо наибольшую важность, чтобы сосредоточеннымъ такимъ образомъ огнемъ наносить въ данной точкъ наибольшее количество вреда Туркамъ.

Возвращаюсь къ селенію Іени-Беркачъ, въ которомъ находится въ настоящую минуту генералъ Гурко и его штабъ. Оно совершенно покинуто жителями. Турецкое населеніе бъжало отъ страха быть застигнутымъ русскими войсками, болгарское — въ страхъ отъ возможности турецкаго занятія; при этомъ турецкое населеніе, уходя изъ Іени-Беркача, ограбило и сожгло многіе болгарскіе дома, а болгарское, въ свою очередь, излило свое чувство мести на покинутыхъ Турками жилищахъ. Полуразрушенные домики Іени-Беркача печально выглядывають изъ-за густой, разноцвътной, осенней листвы деревьевъ; нъсколько упълъвшихъ въ селеніи хатъ заняты Болгарами, да и то не настоящими хозяевами, а пришельцами, бъглыми изъ Плевны или съ Софійскаго шоссе — изъ деревень Яблони и Ракитъ. Самъ генералъ Гурко и штабъ отряда помъщаются на краю деревни въ сторонъ ея, обращенной къ Софійскому шоссе и кълиніи турецкихъ аванностовъ; генераль и штабъ занимають пять турецкихъ домиковъ. потерпъвшихъ значительное крушеніе: печи въ нихъ всъ сломаны, окна выбиты, а въ иныхъ не хватаетъ порялочной части стёны. Готовить кушанье и грёться приходится на воздухъ у костровъ, даже спать на воздухъ пріятнье, ибо внутри этихъ домиковъ къ ночному холоду присоединяется сырость, гивадящаяся на полу и въ углахъ. Но за то съ мъста занимаемаго штабомъ отряда хорошо виденъ въ бинокль непріятель расположенный вдоль щоссе, видны также и наши аванпосты, стоящіе съ версту впереди по линіи ръки Видъ, протекающей здъсь параллельно шоссе. Впрочемъ, для наблюденій за тѣмъ что дълаетъ непріятель, генераль Гурко приказаль утвердить на одномъ изъ сосъднихъ кургановъ длинную подворную трубу, при которой дежурять ординарцы и ведуть журналь всего что въ теченіе дня замінають сквозь эту трубу на непріятельской линіи.

Позади селенія Іени-Беркачъ, съ его стороны не обращенной къ непріятелю — стоить только спуститься съ возвышенности — въ лощинахъ стелется и облаками поднимается дымъ костровъ, сливаясь въ холодномъ воздухъ съ паромъ шипящихъ котловъ; шумъ и говоръ стоятъ надъ дошиной: тамъ готовятъ себъ объдъ и располагаются бивакомъ только-что пришедшія части гвардіи. Какое чудное, великольшное войско! Рослые, здоровые, крыкіе мышцами солдаты; красивые и чистые мундиры, вся одежда, дышащая опрятностью; видъ импонирующій бодростью. Во всемъ замътна какая-то отчетливость и чистота отделки: и въ стройности и порядке расположенія бивака, и въ маршировкъ какой-нибудь группы солдатъ, отправляющихся на смёну поста, наконецъ, даже въ той строгой и внимательной манеръ съ какою стоить гвардеецъсолдатъ на часахъ.

Генералъ Гурко, объёзжая третьяго дня нёкоторыя изъ прибывшихъ подъ его команду частей гвардіи, здороваясь съ офицерами и солдатами и сказавъ что для него большое счастье и честь стать начальникомъ лучшаго въ Россін войска, выразился между прочимъ обращаясь къ офицерамъ:

«Господа! я обращаюсь къ вамъ и долженъ вамъ сказать что люблю страстно военное дѣло, на мою долю выпала такая честь и такое счастіе о которомъ я никогда и не смѣлъ мечтать—вести гвардію, это отборное войско, въ бой. Для военнаго человѣка не можетъ быть большаго счастія какъ вести въ бой войско съ увѣренностію въ побѣдѣ, а гвардія по своему составу, по обученію, можно сказать, лучшее войско въ мірѣ. Помните, господа, вамъ придется вступить въ бой и на васъ будетъ смотрѣть не только вся Россія, но весь свѣтъ, и отъ успѣховъ вашихъ будетъ зависѣть исходъ дѣла.

«Бой при правильномъ обучени не представляетъ ничего особеннаго, это тоже что учение съ боевыми патро- нами, только требуетъ еще большаго спокойствія, еще большаго порядка. Влейте, если такъ можно сказать, въ солдата что его священная обязанность беречь въ бою патронг, а сухарь на бивакъ,—и помните что вы ведете въ бой русскаго солдата который никогда отъ своего офицера не отставалъ.»

Обращаясь къ солдатамъ, генералъ Гурко сказалъ:

«Помните, ребята, что вы гвардія Русскаго Царя, и что на васъ смотрить весь крещеный міръ. Турки, стръляють издалека и стръляють много, это ихъ дѣло, а вы стръляйте какъ васъ учили умною пулей, ръдко, но мътко, а когда придется до дѣла въ штыки, то продырявь его. «Нашего ура! врагъ не выносить». О васъ, гвардейцы, заботятся больше чѣмъ объ остальной арміи, у васъ луч-

шія казармы, вы лучше одъты, накормлены, обучены, вотъ вамъ минута доказать что вы достойны этихъ заботъ.>

Сегодня, четвертый день какъ генералъ Гурко нахолится въ Іени-Беркачъ, ложидаясь сбора всего ввъреннаго его командованію отряда. Части отряда ежедневно полходять и собираются; когда и въ какое дело поведеть ихъ генералъ Гурко извъстно ему одному; но сомивнія нътъ что Императорская гвардія въ соединеніи съ именемъ Гурко, прозвучавшимъ уже для Турокъ за Балканами, не долго останется безъ дёла. Между тёмъ, въ ожиданіи сбора всего отряда, генераль Гурко проводить здісь свой день по одному и тому же образцу. Едва начинаетъ свътать по утру, изъ турецкой хаты, гдъ проводить генераль свою ночь, раздается его глухой, но далеко слышный голосъ: «Соболевъ! съдлать коня!» Въ седьмомъ часу утра. съ восходомъ солнца, Гурко уже сидитъ верхомъ и выъзжаетъ въ сопровождении дежурнаго ординарца, переводчика Хранова, деньщика Соболева и конвоя изъ десяти казаковъ; онъ вдетъ на аванносты, вывзжаетъ далеко за пъпь, взбирается на холмы и возвышенности, съ которыхъ съ биноклемъ въ рукахъ высматриваетъ турецкія позиціи, изучаетъ мъстность; у мъстныхъ Болгаръ по деревнямъ, по которымъ пробажаеть, постоянно разспрашиваеть о разстояніяхъ, о расположеніи селенія занятаго непріятелемъ; затемъ генералъ едетъ осматривать войска, появляется неожиданно на самыхъ отдаленныхъ аванностахъ и глядить все ли въ порядкъ. Онъ не пропустить мимо себя ни одного солдата попавшагося ему на встръчу чтобы не поздороваться съ нимъ; то и дъло слышишь, когда ъдешь съ генераломъ Гурко, его суровия восклицанія: «здорово, уланъ!» «здорово, гусаръ!» «здорово, стрилки!» Солдатамъ это очевидно нравится. Но за то Гурко очень строгъ ко всему что касается нарушенія дисциплины. Въ

особенности преследуеть онь въ своихъ прогулкахъ фуражировки солдать въ болгарскихъ домахъ, если они дълаются безъ разръшенія. Объбхавъ всь войска, генераль Гурко въ конпъ дня возвращается въ Іени-Беркачъ. Луна покажется на небъ, зажгуть уже костры на нашемъ бивакъ когла раздалутся въ темнотъ звуки копытъ и снова глухой голосъ генерала: «Соболевъ! принять коня!» Прикомандированные къ генералу Гурко адъютанты князя Карла, Румыны, не могуть скрыть своего удивленія постоянно спрашивая: «когда же генералъ спить?» такъ какъ прівхавъ вечеромъ Гурко садится за работу со своимъ начальникомъ штаба, «когда генералъ объдаетъ?» ибо съ собой въ прогудки онъ не беретъ никакой бды; и наконецъ «что за странность, что генераль, начальникъ гвардіи, не дозволяєть себъ имъть никакого экипажа за исключеніемъ верховыхъ лошадей?>

Вообще, на Румынъ спартанская суровость жизни генерала Гурко произволить сильное впечатлёніе.

Въ штабъ генерала Гурко находится большинство тъхъ кто съ нимъ дълали Забалканскій походъ, и генералъ, по своей русской натуръ нъсколько суевърный, съ особымъ удовольствіемъ видитъ въ своей свить сотоварищей по походу за Балканы, усматривая въ ихъ присутствіи при себъ залогъ успъха. Начальникъ штаба у генерала Гурко тотъ же что былъ и за Балканами полковникъ, а нынъ генералъ Нагловскій, человъкъ невозмутимо хладнокровный, не теряющій присутствія духа въ самыя критическія минуты.

С. Іени-Беркачъ, 9 октября 1877 года.

## Горній Дубникъ.

Вчера, 12 октября, генераль Гурко сдёлаль наступленіе на Софійское шоссе и атаковаль войсками Императорской гвардін турецкія украпленія близь селеній Горній Лубникъ и Телишъ. Въ предыдущихъ письмахъ я сообшаль уже значеніе дороги въ Софію для Плевнинской армін. какъ единственной жизненной артеріи Плевны. грозно укръпленной Турками и зорко оберегаемой ими. Главнъйшія позиціи Турокъ на шоссе, начинаясь у Плевны, идуть вдоль дороги на югь и сосредоточены на высотахъ близь селеній Лольній Лубникъ (верстахъ въ 15 отъ Плевны), Горній Дубникъ (верстъ на 6 юживе), Телишъ, .Туковны, и т. д., причемъ въ промежуткъ между этими укръпленіями дорога защищена нарытыми по сторонамъ ея ложементами, или окопами для пехоты, и засеками. Занять поэтому шоссе было деломъ не легкимъ. Решено быль занять его близь селенія Горній Лубникъ, поведя атаку на турецкія укрѣпленія охраняющія шоссе въ этомъ мъсть. Одновременно съ атакой на укръпленія Горняго Аубника, чтобы воспрепятствовать Османъ-пашѣ выслать изъ Плевны войска къ своимъ на выручку, решено было сдълать у Плевны и у Дольняго Дубника демонстрацію; самъ же генералъ Гурко сосредоточилъ все свое вниманіе на атаку у Горняго Дубника. Здёсь, на двухъ высотахъ, Турки возвели сильнъйшія укръпленія и образовали новую маленькую Плевну. Все что только могло придумать искусство окапываться, все кажется здёсь было приложено Турками къ дълу. Вершины занятыхъ ими позицій на высотахъ были обнесены круглымъ рвомъ глубиной въ сажень слишкомъ; за этимъ рвомъ поднимался земляной валь вышиной также въ сажень; за валомъ, внутри укрыпленія, были рядами накопаны рвы съ насы-

٤

цями впереди и, наконецъ, въ самомъ центръ укръпленія изъ необожженнаго кирпича устроено возвышеніе сажени въ три вышиной на которомъ помещались батареи. Таковы были вершины высотъ или центра турепкой позиціи. Отъ нихъ внизъ. начиная отъ круглаго рва. въеромъ шли распространяясь во всё стороны ло увеличивающейся окружности новыя укрыпленія въ виды рвовь съ насынями впереди, различной длины, разчитанныя, повидимому, на разное количество людей, отъ двухъ солдатъ и до сотни. Въ построенныхъ такимъ образомъ укръпленіяхь пом'єщалось семь турецкихь баталіоновь п'єхоты, то-есть семь тысячь человъкь стрълковъ, скрытыхъ за насыпями во рвахъ, и при нихъ одинъ полкъ кавалеріи. Вообще турепкую позицію при Горнемъ Дубник можно сравнить съ выгнутою вверхъ круглою съткой паутины, въ которой центръ, занимаемый паукомъ, представлялъ бы высокую насыпь на которой помещалась турецкая батарея, доминирующая всю окрестность, а сотни сплетенныхъ нитей паутины изображали бы расходящіеся въ расныя стороны отъ этой насыпи ровики для стрелковъ. Повышивы зараные взять эту позицію приступомы, генераль Гурко определиль для этого направить на турецкія укрепленія всю 2-ю гвардейскую дивизію, гвардейскій саперный баталіонъ и стрѣлковую гвардейскую бригаду, причемъ атаку повести съ трехъ сторонъ; съ четвертой же стороны, на югъ отъ Горняго Дубника, поставить гвардейскую кавалерійскую бригаду для пресъченія Туркамъ пути къ отступленію на Телишъ. Вийстй съ этимъ первой гвардейской дивизіи во время атаки опредёлено было сторожить шоссе со стороны Дольняго Дубника чтобы задержать непріятеля въ случав его движенія изъ Плевны на помощь къ осаждаемымъ. Лейбъ-гвардіи Егерскому полку (первой гвардейской дивизіи) предписано было произвести демонстрацію на Телишъ чтобъ отвлечь вниманіе и задержать движеніе сосредоточенныхъ въ Телишъ турецкихъ войскъ.

Раздавъ последнія приказанія, генераль І'урью, 11 октября, вечеромъ, перевхалъ со своимъ штабомъ изъ селенія Іени-Беркачъ въ селеніе Чуриково ближайшее къ мъсту предполагаемой атаки; ночью же съ 11 на 12 число подошли къ Чурикову и расположились впереди селенія войска, долженствовавшія на утро вступить въ дёло. Вст провели эту ночь подъ открытымъ небомъ; дулъ холодный и ръзкій вътеръ, яркая луна придавала фантастическій видъ изрізанной ходмами містности по которой располагались группами подходившія колонны войскт. Ночь была ясная, но сырая и холодная, позволено было развести только весьма ограниченное число костровъ, и у нихъ всю ночь грълись ординарцы Гурко, конвойные казаки, да мимоходомъ забъгавшіе солдаты. У каждаго въ эту ночь въ глубинъ души гнъздилось одно невольное чувство: «что-то будеть завтра?» и «какъ все это будеть?» Вниманіе на минуту развлекалось посторонними, ближайшими предметами, и снова предчувствіе чего-то важнаго, огромнаго, имфющаго произойти черезъ нфсколько часовъ близко за этими холмами, сновавыплывало наружу. Едва первыя полоски зари забёлёли на горизонте, часовъ въ шесть утра, по биваку разнесся громкій голось генерала Гурко: «съдлать коней! черезъ четверть часа—выступленіе!» Еще была ночь, а генералъ Гурко уже вхалъ верхомъ по направленію къ шоссе гдв въ кустахъбыла разсыпана цвпь турецкихъ аванностовъ. Позади медленно подвигались колонны пъхоты, расходясь по двумъ направленіямъ: стралковая бригада забирала вправо, въ обходъ непріятельской позиціи, а лейбъ-гвардіи Московскій и Гренадерскій полки и гвардейскіе саперы шли прямо на турепкія укръпленія

еще скрытыя за ближайшимъ холмомъ; артиллерія взбиралась на возвышенности для занятія тамъ позицій. Лівло началось съ мелкой аванпостной перестрелки открытой Турками по казачьему разъёзду посланному вперель для порчи на шоссе телеграфной проволоки соединяющей Горній Лубникъ съ Плевной. Зам'втивъ генерала Гурко и его многочисленную свиту вывхавшихъ слишкомъ впередъ войска, цёпь турецкихъ аванпостовъ открыла изъ кустовь по насъ частый ружейный огонь: но елва стала надвигаться пехота, турецкая цель быстро отступила на шоссе и оттуда къ укрвпленіямъ. Съ турецкой вышки также ранве всего замвтили блестящую группу всадниковъ и пустили по генералу и его свитъ три гранаты которыя, перелетъвъ надъ нашими головами, не причинили никому вреда. Въ 8 ч. ровно, батарея, помъстив шаяся на востокъ отъ шоссе съ нашего лъваго фланга, первая открыла частый огонь по турецкимъ укрупленіямъ. Вслудъ за нею, другая батарся, вывхавшая на шоссе и помьстившаяся у самой дороги на маленькомъ курганчикъ, начала со своей стороны обстръливать турецкія высоты. Оттуда не замедлили посыпаться ответы: гранаты загудели и зашипели по разнымъ направленіямъ, и сраженіе открылось.

Генералъ Гурко съ нетерпъніемъ выжидалъ минуты когда наша пъхота приблизится къ турецкимъ укръпленіямъ и перейдетъ въ наступленіе. Въ 10 часу утра затрещали первые ружейные выстрълы съ турецкой позиціи, и генералъ Гурко выталь на шоссе, на нашу батарею, помъщавшуюся на курганчикъ. Отсюда вся картина боя была видна и открыта какъ на ладони. Съ версту впереди насъ, очерченная ясно, высоко поднималась круглая турецкая позиція обнесенная рвомъ и валомъ; она вся дымилась отъ ружейнаго и артиллерійскаго огня; къ

ней, подъ выстрелами Турокъ, подходили также стреляя наши колонны: онъ были къ позиціи и съ правой, и съ левой стороны, и съ фронта. На нашемъ правомъ фланге показалась изъ лёсу кавалерія: то была пришедшая во время изъ Трестеника Кавказская бригала, полъ начальствомъ полковника Черевина которая подала руку Павловскому и Финляндскому полкамъ, наступавшимъ на Турокъ съ тылу. Съ лъваго фланга, отъ селенія Чурикова. наступали Московскій и Гренадерскій полки; а съ фронта шла гвардейская стрълковая бригада. Турки были окружены со всёхъ сторонъ; планъ обложенія быль исполнень какъ нельзя болъе удачно. Казалось, непріятелю не было болье выбора какъ только сдаться или умереть въ собственныхъ ложементахъ. Такое впечатлъніе по крайней мъръ производила въ ту минуту картина боя, ярко облитая солнечнымъ блескомъ. Съ лъваго фланга нъсколько ротъ Гренадерскаго полка пустились бъгомъ на турецкую возвышенность и успъли занять нъсколько непріятельскихъ ложементовъ; спрятанные въ нихъ Турки быстро побъжали вверхъ къ центру своихъ укръпленій. Но за то главная и самая высокая позиція Турокъ, съ крутымъ подъемомъ къ ней, оставалась еще всецило въ рукахъ непріятеля, и чёмъ ближе подходили къ ней наши колонны тымъ сильные учащался изъ нея ружейный огонь. Эта позиція, обнесенная рвомъ и состоящая вся изъ глубокихъ, ярусами вверхъ идущихъ рвовъ, въ которыхъ за насыпями не видать было непріятеля, походила на какуюто адскую машину, митральезу извергавшую неимовърное количество пуль. Пули давно уже летели и черезъ курганчикъ гдв на батарев стоялъ генералъ Гурко со своимъ штабомъ. Батарея на этомъ курганчикъ стръляла часто и мътко, причемъ каждое орудіе, подпрыгнувъ послѣ выстрѣла, скатывалось съ курганчика внизъ. Солдаты хватали орудіе за колеса и съ трудомъ втаскивали его снова вверхъ на курганчикъ. Одинъ изъ артиллерійскихъ офинеровъ каждый разъ торопилъ солдатъ: «голубчики. родные, повторяль онъ, тащите скоръй, минута дорога!... Минута дорога!> повторяль онь. Турецкіе снаряды то и дъло падали около батареи, нъкоторые изъ нихъ звонко к гулко разрывались; пули пълымъ роемъ проносились между нами; онъ шумъли, звякали, шипъли, гудъли на всевозможные тоны и лады; но на курганчикъ и около него, кромъ одного конвойнаго гусара и нъсколькихъ раненыхъ лошадей, никто не быль задётъ пулями или осколками гранать. Лодгій томительный чась прошель поль этимъ огнемъ, а турецкій редуть все продолжаль трещать какъ митральеза; атака очевидно затягивалась и шла неуспъшно. Наконецъ генералъ Гурко, не вытерпъвъ долье, скомандоваль суровымь голосомы: «Батарея! впереды! Подъбхать къ непріятелю на триста саженъ и катать въ него шрапнелями. У Повинуясь командъ, восемь орудій стрълявшихъ на курганчикъ быстро взяли на передки, и карьеромъ вынеслись впередъ. Въ эту минуту подскакалъ къ генералу Гурко ординарецъ съ донесеніемъ что наше наступленіе на главный редуть задерживается сильнымъ огнемъ непріятеля, что нѣсколько ложементовъ на лъвомъ склонъ турецкихъ позицій заняты Гренадерскимъ полкомъ, но что при этомъ генералъ Зедлеръ, командиръ бригады, тяжело раненъ пулей въ животъ, и просить подкръпленія у полковника Скалона, который едва успълъ развернуть своихъ саперъ и выбхать впередъ какъ тоже быль ранень въ животь; ранень также Любавицкій, командиръ Гренадерскаго полка, пулей въ плечо на вылеть, но остался въ строю. Генералъ Гурко потребовалъ коня

и съ курганчика побхалъ впередъ въ сопровождении начальника штаба генерала Нагловскаго и двухъ ординарпевъ. Не прошло и получаса какъ онъ прислалъ назадъ одного изъ ординарцевъ съ приказаніемъ генералу Рауху. командиру 1-й гвардейской дивизіи, выслать немедля впередъ подкръпленіе изъ частей первой дивизіи. Раухъ скомандоваль Измайдовскому полку выступить въ дъло. Поротно двинулись Измайловцы мимо курганчика, подъ градомъ пуль, стройными, красивыми колоннами, баталіонный командиръ подскакалъ къ нимъ: «Измайловцы!» говориль онь звучнымь голосомь, -- «помните ваших» дедовь. помните героевъ Бородина, они смотрятъ на васъ теперь. Измайловцы на ходу сняли шапки и крестились. «Равненіе направо! > командоваль между твиь офицерь шедшій впереди роты съ саблей наголо; «въ ногу! лъвой! лъвой!» командоваль онъ. Снова прошель долгій, томительный васъ, въ теченіе котораго то усиливалась, то затихала перестрълка. Наконецъ вернулся генералъ Гурко правился шагомъ на лъвый флангъ, отыскивая графа Шувалова, командира 2-й гвардейской дивизіи, около котораго ранили въ бедро его начальника штаба. полковника Скалона, и трехъ ординарцевъ. Второе наступленіе на редуть было также неудачно, много выбыло у насъ изъ строя; солдаты во время атаки бодро шли впередъ до глубокаго рва и вала редута, но попытки перешагнуть этотъ ровъ кончались сотнями геройскихъ смертей — и только. Глубина этого рва, высота вала и сильный непріятельскій огонь делали редуть неприступною крепостью. Генераль Гурко, встрътившись съ графомъ Шуваловымъ на нашей батарев леваго фланга, условился съ нимъ произвести новую атаку редуга одновременно со всъхъ сторонъ; начать ее въ пять часовъ вечера и сиг-

наломъ къ ней считать три залпа выпушенные съ батареи леваго фланга. Было три часа лия. Ружейная пальба значительно стихла, но нашъ артиллерійскій огонь не умолкаль ни на минуту, поражая непріятеля шрапнелями и нанося ему видимый вредъ. Наша артиллерія заставила совершенно замолчать турецкія орудія, перебивъ, какъ оказалось въ последстви, всёхъ турецкихъ артиллеристовъ какъ офицеровъ, такъ и прислугу при орудіяхъ. Генераль Гурко между темь остался ожидать общую атаку на батарев леваго фланга. Батарея эта помещалась близко къ турецкой позиціи, и пули непрерывно гульли здёсь. Въ теченіе двухь часовъ проведенныхъ генераловъ на батарев было переранено много лошадей, несколько человъкъ конвоя и прислуги при орудіяхъ. То были два тяжелые часа. Турки, замётивъ со своей высоты большую группу людей и лошадей собравшуюся около генерала Гурко на батарев, обстрвливали эту группу ружейнымъ огнемъ. Отъ гудъвшихъ пуль негдъ было укрыться, и только благодаря непонятному счастію въ штабъ генерала не было раненыхъ, хотя много было контузій. простреленныхъ шинелей, и т. п.; у адъютанта Беккера вышибло пулей бинокль изъ рукъ, у генерала Леонова было въ трехъ мъстахъ прострълено пальто, и т. д. Съ нашей батареи мы вильли только одинь Финляндскій полкъ, прилегшій въ лощинъ у подошвы турецкой высоты и частями засъвшій также по склону высоты въ дожементахъ захваченныхъ поутру Грепадерскимъ полкомъ. Въ 5 часовъ условленный заліть опов'єстиль войска о наступившей минуть новаго штурма редуга. Вокругъ турецкихъ позицій всв полки лежавшіе до той минуты въ кустахъ, въ ложементахъ, за буграми, повсюду глъ только было мальйшее прикрытіе отъ турецкихъ пуль.

всь полки поднялись разомъ со своихъ мъстъ и бросились въ атаку. Лолгое то усиливающееся, то затихающее ура разнеслось вокругь редута, и въ ту же минуту снова заработала и затрешала адская митральеза. Поднявшійся внезапно турецкій огонь производиль впечатлівніе огромной, неимовърныхъ размъровъ дъйствующей съ оглушительнымъ трескомъ машины. Финляндскій полкъ поднялся съ мъста на нашихъ глазахъ. Раздалось ура! Кто-то впереди поскакаль на высоту верхомъ на лошади махая саблей, за нимъ Финляндцы пъпь за пъпью пустились бъгомъ наверхъ. Въ ту же секунду внизъ поползли въ лощину раненые... Новое ура раздалось въ лощинъ, и новыя цъии Финляндцевъ побъжали вверхъ въ слъдъ за взошедшими уже цёпями. Всё турецкіе ложементы вокругъ главнаго редуга были заняты нашими; въ нихъ засъли наши солдаты, стрёляя по редуту со всёхъ сторонъ осыпая его пулями, но алская машина продолжала трещать попрежнему; приблизившіеся къ ней наши солдаты дошли до той черты въ которой, какъ говорится, нельзя двинуться ни взадъ ни впередъ. Залегши въ отбитыхъ ложементахъ. они прододжали стрълять изъ ровиковъ по редуту; но стоило высунуть только голову изъ ровикаголова была прострълена, стоило поднять слишкомъ руку державшую ружье — пальцы были отстрелены. Два непріятеля сошлись на разстояніе нъсколькихъ саженъ другъ отъ друга и изъ прикрытій осыпали другъ друга тучами пуль; но перешагнуть глубокій и узкій ровъ, высокій валь, за которымь скучились осажденные, было невозможно. Главный турецкій редуть все еще оставался въ рукахъ непріятеля. Уже стемнёло: было 6 часовъ вечера. Съвъ на коня, генералъ Гурко медленнымъ шагомъ побхалъ съ батареи снова на тотъ курганчикъ гдъ

поутру наблюдаль за ходомъ сраженія. Перестрівля то стихала, то усиливалась снова. Пули попрежнему звякали, гульди, шипьли, роемъ проносились около насъ. Большая красная луна уже выплыла на горизонтъ когда мы слёзли съ коней у курганчика и съ тяжелымъ чувствомъ прилегли на землю вокругъ генерала Гурко. Въ ту минуту у курганчика собралось много народу: пріёхали начальники частей за новыми распоряженіями, откула-то собрались казаки; группа была многочисленная, но въ этой группъ не слышно было шуму: всъ полулежали и силъли на землъ молча подавленные впечатлъніями пълаго лня. шопотомъ передавая другь другу свои ощущенія. Лесять часовъ сряду продолжался бой. Подъ Телишемъ Егерскій полкъ пълый день геройски задерживалъ турецкія войска отъ соединенія ихъ съ осаждаемыми въ Горнемъ Дубникъ. Но они могли прорваться и подойти ночью; могъ, наконепъ. и Османъ-паша следатъ выдазку изъ Плевны. Такъ или иначе необходимо было быстрое решеніе. При свътъ фонарика, генералъ Гурко и генералъ Нагловскій составляли новую диспозицію на ночь. Генераль Гурко решиль провести ночь на курганчике. Между темь было уже совсёмъ темно; на турецкомъ редуте горель большой пожаръ; тамъ пылали подожженные нашимъ артиллерійскимъ огнемъ турецкіе палатки и шалаши; трескъ ружейной пальбы не умолкаль ни на минуту. У нась на курганчикъ всъ приготовлялись къ тревожной, безсонной ночи; у всёхъ на сердцё лежаль тажелый камень. Вдругъ фигура всадника летящаго отъ редута къ курганчику во весь опоръ привлекла всеобщее внимание. Еще генералъ Нагловскій не докончиль писать своей диспозиціи какъподскакавшій всадникъ осадиль коня противъ генерала Гурко, то быль ординарець генерала, ротмистръ Скалонъ.

«Редуть въ нашихъ рукахъ», доложилъ онъ генералу взволнованнымъ голосомъ. «Что?» переспросилъ генералъ: «нашъ? редуть нашъ?» «Сію минуту войска ворвадись и заняли редуть: оставшіеся Турки сдались. Ура!! вырвалось у генерала. Ура! подхватили всв на курганчикв. Всв. какъ ошеломленные, повскакали со своихъ мъстъ. «Коня!» закричаль генераль. За генераломь всв въ секунду были на коняхъ. «А что же значитъ неумолкающіе частые ружейные выстрёлы на редутё?» «Это лопаются съ трескомъ въ огнъ разбросанные Турками патроны.> Мы всь неслись во весь опорь за генераломъ отъ курганчика къ редуту, какъ опьянълые, крича ура, перескакивая черезъ ровики, черезъ кучи мертвыхъ твлъ. Редутъ быль озарень краснымь широкимь заревомь на которомъ рисовались темные силуэты нашихъ солдатъ. Собравшись кучами на редуть и вокругь него, солдаты подхватили ира! мчавшагося къ нимъ генерала Гурко. Шапки полетели вверхъ; другіе надевали шапки на штыки. Оглушительное опьяняющее ура! стояло въ воздухв. Солдаты кинулись на встрёчу генерала; словно живое море окружило генерала и его свиту со всёхъ сторонъ. «Молодцы — дъти!» проговориль генераль взволнованно; «спасибо, молодцы! У И въ суровомъ голосъ генерала зазвучала трогательная нота. Ура! ура! повторялось и разно силось вдаль. Вся картина была оббъщена однимъ яркимъ, краснымъ заревомъ пожара, въ которомъ трещали, какъ въ сильной перестрыжь, лопавшіеся патроны. Плыные, положившіе оружіе на редуть, были уже выведены и стояли кучей оцепленные нашими солдатами. Пленныхъ было до двухъ тысячъ человекъ: остальные Турки всв полегли на мъстъ во время сраженія. Къ генералу Гурко подвели взятаго въ пленъ турецкаго генерала Ахмедъ-Февзи-пашу.

Лицо паши было грустно и убито. Онъ низко поклонился генералу Гурко и сталъ опустивъ голову. Генералъ Гурко протянулъ ему руку и сказалъ: «уважаю въ васъ храбраго противника!...»

Надо было видёть на другой день картину поля сраженія, позы валявшихся труповъ, число убитыхъ, чтобы понять какую трудность одолёла наша гвардія... Подробности я оставляю до слёдующаго письма: скажу только что день 12 октября имёль своимъ результатомъ завладёніе шоссейною дорогой, взятіе одной изъ наиболёе укрёпленныхъ на этой дорогё позицій которая нынё обратится противъ самихъ же Турокъ. Дёломъ у Горняго Дубника Османъ-паша окончательно запертъ въ Плевнё, и всякій подвозъ къ нему какихъ бы то ни было припасовъ прекращенъ отнынё вовсе. Въ ту же ночь войска наши прикрылись рядомъ укрёпленій противъ Плевны и Телиша.

Горній Дубникъ, 13 октября 1877 года.

## Подробности дѣла при с. Горній Дубникъ.

Въ настоящемъ письмъ возвращаюсь снова къ дълу 12 октября подъ Горнимъ Дубникомъ, чтобы сообщить нъсколько подробностей этого достопамятнаго дня, именно— о штурмъ турецкаго редута произведенномъ со стороны лейбъ-гвардіи Гренадерскаго полка. Чтобы нагляднъе представить это дъло, позволю себъ еще разъ напомнить о расположеніи турецкихъ укръпленій у Горняго Дубника.

Если вы станете на Софійскомъ шоссе \*) обратись спиной къ Плевнъ и Дольнему Дубнику, а лицомъ-къ югу, то близь селенія Горній Дубникъ вы замітите значительную возвышенность, холмъ, ставшій вамъ поперекъ до-

<sup>\*)</sup> Для наглядности прилагаю чертежь изстности:



- б) Караулка.
- в) Шалаши. г) Стогъ съна.

- е) Башия (кавальерь).
- ж) Ровики на скатахъ позиціи.
- з) Ровъ вокругъ редута.

роги. Шоссе проходить почти что посрединь этого ходив. ближе къ лѣвому его склону. Взобравшись по шоссе на холмъ, на самую возвышенную точку шоссе, и сохраняя прежнее положеніе-спиной къ Плевнъ, вы увидите что справа отъ васъ вершина холма поднимается еще выше, что туть, справа оть вась, — самая высокая точка холма. Туть же, на этомъ высочайшемъ мъсть холма, расположень большихь размёровь турецкій редуть, обнесенный глубокимъ рвомъ и высокимъ валомъ. Это тотъ самый знаменитый редуть, который составляль предметь десятичасоваго боя 12 октября и быль объектомъ непрерывно повторявшихся въ теченіе дня штурмовъ. Доступъ къ этому редуту со всвхъ сторонъ — крутой и вмъсть съ тёмъ открытый, такъ какъ вся возвышенность совсёмъ голая, безъ перевьевъ или кустарника. Слева отъ васъ (и это самая интересная для настоящаго письма сторона холма) вершина холма понижается и отлого спускается въ лощину. На этой отлогой сторонъ холма расположенъ другой турецкій редуть, меньшихь размёровь, съ менве глубокимъ рвомъ и менте высокимъ валомъ. Такимъ образомъ шоссе проходитъ по вершинъ холма между обоими турецкими редугами и ближе къ меньшимъ размърамъ львому редуту. Около самаго шоссе отъ васъ, близь большаго турецкаго редуга стоитъ маленькій домикъ, съ черепичною крышей окрашенный былою краской: это роль караулки, служившей Туркамъ мъстомъ для склада провіантскихъ запасовъ; между этою караулкой и большимъ редутомъ есть еще нъсколько разбросанныхъ тамъ и сямъ предметовъ: стогъ соломы, нъсколько турецкихъ палатокъ, пять-шесть шалашей построенныхъ изъ древесныхъ вътвей и соломы. Эти предметы: караулка, стогъ соломы

и шалаши, играли между прочимъ огромную роль при штурмъ главнаго редута.

Итакъ. описанный холмъ съ двумя редутами на немъ и съ щоссе проходящимъ между редутами-таковъ общій видъ главныхъ укръпленій Турокъ близь селенія Горній Дубникъ. Но чтобы сдълать понятнъе штурмъ произведенный Гренадерскимъ полкомъ, необходимо прибавить еще нъсколько замъчаній о мъстности окружающей непріятельскій холмъ. Сохраняя прежнее положеніе, то-есть продолжая стоять спиной къ Плевив, на шоссе, на вершинъ холма и между турецкими редутами, обратите главное ваше внимание на левую вашу сторону, такъ какъ съ этой стороны шли на атаку гренадеры. Лъвая сторона холма, какъ я замътиль выше, отлого спускается въ лощину: на отлогости расположенъ редутъ меньшихъ размъровъ; въ лощинъ виднъются первыя группы невысокаго кустарника; лощина переходить далье въ новую возвышенность или большой холмъ, идущій параллельно шоссе. Этотъ холмъ поросъ дубовымъ кустарникомъ въ перемёшку съ лёсомъ, мёстами довольно густымъ. Съ этого то холма долженъ быль идти Гренадерскій полкъ на атаку турецкихъ укръпленій въ то время какъ съ другихъ сторонъ наступали въ свою очередь другіе полки. Гренадерскому полку предстояло спуститься съ вершины холма черезъ кустарники въ лощину; изъ лощины кинуться на приступъ малаго турецкаго редута и овладъвъ имъ идти далъе черезъ шоссе на штурмъ главнаго укръпленія или большаго редута.

Въ 8 часовъ утра, 12 окрября Гренадерскій полкъ уже стояль въ лёсу, на гребнё того холма съ котораго ему приходилось вступить въ дёло.

Пули уже роемъ жужжали въ лъсу и шурша проносились сквозь листья и вътви деревьевъ; но раненыхъ пока еще не было. Стрълковый баталіонъ Греналерскаго полка началь приближаться къ опушкъ лъса спускаясь въ лощину; за нимъ двигался 2-й баталіонъ Гренадерскаго полка; изъ остальныхъ двухъ баталіоновъ, одинъ оставался въ резервъ, другой уклонился нъсколько влъво для обхода туренкой позиціи. Командиръ Гренадерскаго полка. полковникъ Любовицкій, находился въ то время около 2-го баталіона и предполагаль двинуть этоть баталіонь первымъ на атаку малаго редута. Спускаясь по холму въ лощину, баталіонъ сквозь частый лісь не могь видіть редутовъ и дегко могъ бы уклониться въ сторону отъ прямаго направленія еслибы турецкіе сигналы, раздававшіеся поминутно въ редутахъ, не обнаруживали мъстонахожденія Турокъ. Чёмъ далёе подвигался баталіонъ, тёмъ ръже становился лъсъ переходя въ высокій кустарникъ, и темъ сильнее жужжали турецкія пули. Туть, на опушке льса, въ высокомъ кустарникь, у гренадеръ появились первые раненые; однимъ изъ первыхъ былъ раненъ въ ногу полковникъ Любовицкій, который однако не покинулъ своего поста и продолжалъ командованіе. Еще не было видно редутовъ непріятеля какъ ежеминутно ктонибудь выбываль изъ строя: «ай! охъ! ой!» раздавались кругомъ восклицанія; кто хватался рукой за щеку, кто за ногу, кто просто безмолвно валился на землю.

То были первыя тяжелыя минуты, первое крещеніе кровью Гренадерскаго полка; первыя раны и смерти нанесенныя въ лѣсу невидимымъ врагомъ. Баталіонъ подвинулся еще впередъ и вышелъ совсѣмъ изъ опушки лѣса въ мелкій и рѣдкій дубовый кустарникъ. Тутъ гренадеры увидали передъ собой поднимающуюся отлогость непрія-

тельскаго холма; на ней—малый редуть, а за нимъ подальше насыпи доминирующаго большаго редута.

4

Быль десятый чась утра, и оба редуга стреляли по направленію шелших уже на штурмъ съ разныхъ сторонъ русскихъ полковъ. Непріятеля за насыпями не было вилно; были видны только насыпи редутовъ, надъ ними вдоль насыпей, ряды сливавшихся въ одну черту бёлыхъ дымковъ: слышался оглушающій трескъ, и густой граль свинцу летвлъ на встрвчу гренадерамъ. Въ мелкомъ кустарникъ, куда вышелъ 2-й баталіонъ Гренадерскаго полка. проносилась такая туча ружейныхъ снарядовъ что медлить нельзя было ни на минуту; приходилось или отойти куда-нибудь въ сторону, за какое-нибудь прикрытіе, или же идти скорбе на штурмъ; каждая минута стоила нбсколькихъ жизней. Полковникъ Любовицкій скомандоваль бить атаку и съ обнаженною саблей вышель впереди баталіона хромая на раненую ногу, и лично проведя свой баталіонъ нъсколько шаговъ впередъ, крикнуль затьмъ ура! Гренадеры, развернувшись въ линію, кинулись бъгомъ вверхъ по склону непріятельскаго холма къ малому редуту и, не сдёлавъ ни одного выстрёла, вскочили въ ровъ редута и полезли на насыпь. Турки въ редуте засуетились: часть изъ нихъ обратилась въ бъгство, спасаясь въ большой редутъ; другая часть осталась на мъстъ стръляя въ упоръ лъзущимъ на насыпь гренадерамъ. Одинъ изъ турецкихъ офицеровъ вскочивъ на насыпь сталъ махать высоко надъ собой саблей въ направлени къ главному редуту; призывая въроятно оттуда къ себъ на помощь; но изъ главнаго редуга никто ни вышелъ на помощь къ осажденному Русскими малому редуту. Первыми вскочившими въ редутъ были одновременно два поручика Шейдеманъ и Мачеваріановъ, причемъ Шейдеманъ выстрёлилъ въ упоръ изъ пистолета въ бросившагося на него съ саблей турецкаго офицера и убилъ его наповалъ. За Шейдеманомъ и Мачеваріановымъ, изъ которыхъ первый былъ тутъ же раненъ, ворвались въ редутъ солдаты и приняли Турокъ въ штыки. Не долго продолжалась борьба. Всё неуспёвшіе спастись бёгствомъ Турки полегли на мёстъ. Малый редутъ былъ весь въ нашихъ рукахъ.

Полковникъ Любовицкій между тімь отправиль полковаго адъютанта Павловскаго на нашу батарею, расположенную въ томъ направленіи откуда вышли греналеры на атаку и обстредивавшую большой и малый редуты, предупредить батарейнаго командира чтобъ онъ быль осторожень въ виду занятія Гренадерскимъ полкомъ малаго редута, такъ какъ артиллерійскіе снаряды, направляемые съ этой батареи даже въ большой редуть, при недолетъ. могли бы падать въ малый и наносить вредъ собственнымъ солдатамъ. Вообще говоря, занятіе Гренадерскимъ полкомъ малаго турецкаго редута парализовало дъйствіе сказанной батареи, но за то облегчило значительно штуриъ главнаго редута. Отъ Гренадерскаго полка этотъ большой редуть лежаль на разстояніи 80 — 100 сажень и обсыпаль малый редуть градомъ свинца. Солдаты Гренадерскаго полка прикрывались отъ пуль за насыпями, во рву и вообще въ мертвыхъ пространствахъ внутри редуга и внъ его. т.-е. въ тъхъ мъстамъ внутри редуга и около него гдъ перелетали пули (исключая конечно шальных залетающихъ случайно повсюду). Лежа за этими прикрытіями солдаты стръляли въ большой редуть на удачу, не видя непріятеля скрытаго за валомъ. Между прочимъ, среди солдатъ всеобщее внимание привлекаль унтеръ-офицеръ Ильченко, который, получивъ сквозныя раны въ объ ноги, цродол-⋆жалъ лежа стрѣлять изъ-за насыпи, бранить Турокъ и

увърять окружающихъ сослуживцевъ въ томъ что быть раненымъ вовсе не страшно и нисколько не больно.

Узнавъ о завладении малаго редута Гренадерскимъ полкомъ, генералъ Гурко отправилъ тотчасъ же роту сапернаго баталіона къ малому редуту, чтобы слідать новые окопы к вырыть насколько ложементова иля лучшаго прикрытія Греналерскаго полка. Рота саперовъ полъ сильнъйшимъ огнемъ непріятеля изумительно быстро и съ незначительными потерями исполнила приказаніе генерала. Между тьмъ главное дьло и трудныйшая задача-взятіе штурмомъ главнаго турецкаго укрѣпленія оставалась еще впереди, и полковникъ Любовинкій видя что другіе полки вступили въ дъло отправился за 1-мъ баталіономъ своего полка чтобы двинуть его также на атаку большаго редуга. Турки прододжали обсыпать пулями приближающихся къ большому редуту нашихъ солдать. Огонь попрежнему быль страшный, невыносимый; всякая попытка пойти на редутъ прямо, съ фронта, кончалась сотнями геройскихъ смертей и мгновеннымъ выбытіемъ изъ строя целых роть. Первый баталіонь двинутый Любовицкимь на редуть пошель по открытому мъсту холма и, попавъ подъ убійственный огонь непріятеля, принуждень быль уклониться въ сторону, и принявъ вяво пришелъ какъ разъ къ малому редуту, гдв и смвшался съ лежавшимъ ва насыпями редуга вторымъ баталіономъ своего полка. Во время этого движенія перваго баталіона быль тажело раненъ въ животъ на вылетъ командиръ этого баталіона полковникъ Аспелундъ 1-й (скончавшійся на дняхъ въ госпиталь, въ Боготь). Желая между тымъ еще разъ попытать атаку большаго редута съ фронта, полковникъ Любовицей, взявъ съ собой барабанщика Рындина и выйдя впередъ малаго редута, приказалъ барабанщику бить ата-

ку, но Рындинъ едва поднялъ барабанныя палки для удара въ атаку, упалъ убитый на мёстё турецкой пулей; Любовицкій кинулся къ нему, схватиль барабань и надёвъ его себъ на плечо началъ было самъ, бить въ атаку, но не успъль сдълать и перваго удара по барабану, какъ быль снова ранень въ плечо на вылеть. Бросивъ тогда барабанъ полковникъ Любовицкій подошелъ ко рву малаго редуга и приказаль одному изъ лежавшихъ во рвуза прикрытіемъ, барабанщику бить атаку не покидая мѣста. Заслышавъ призывные звуки, солдаты вскочили изъза прикрытій рва, насыпей, ложементовъ малаго редута и двинулись было впередъ; но встреченные страшнымъ огнемъ въ минуту понеся много потерь, принуждены спрятаться за прикрытія малаго редута. были снова Страдая отъ раны, полковникъ Любовицкій легъ между тъмъ на носилки и приказалъ себя нести на перевязочный пунктъ съ тъмъ чтобы перевязавъ рану снова вернуться на поле сраженія. Вмёсть съ тьмъ Любовицкій послаль донесеніе генералу Гурко о положеніи діль. Этотъ моментъ можно считать цфлымъ законченнымъ періодомъ исторіи штурма произведеннаго со стороны Гренадерскаго полка. Полковой командирь, командиры баталіоновь и роть пожертвовали собой вдохновивь солдать и сделавъ все что было въ ихъ власти. Остальное-атака главнаго редуга съ фронта массою была немыслима; невозможна, немыслима въ такой мфрф въ какой немыслима борьба живаго человека съ бездушною паровою машиной, такъ какъ Турки въ главномъ редутв, обнесенные броней земляной насыпи, действовали на подобіе паровой машины, извергающей въ секунду огромное количество смертоноснаго свинцу. Но туть новый періодъ штурма главнаго редуга, новая работа, работа медкая, такъ-сказать

по капать, но работа исполволь полготовляющая возможность справиться и овладёть безлушною смертоносною машиной. Между солдатами Гренадерскаго полка лежав--атемвеон столениран втуго ослуга начинають появляться мало-по-малу одиночные смёдьчаки, которые отваживаются выйти изъ-за прикрытія и подъ градомъ пуль перебъжать впередъ поближе къ главному редуту за какое нибудь новое прикрытіе. Такимъ новымъ прикрытіемъ. хотя весьма не полнымъ, служили сначала маленькія канавки по объимъ сторонамъ шоссе. Запрятавшись въ канавку перебъжавшій туда солдать продолжаеть стрылять въ главный турецкій редуть. Многіе платились жизнью за свою отважность, но многимъ удавалось благополучно добъжать до шоссе, прилечь за канавку и стрълять оттуда по редуту. За немногими смельчаками последовали какъ обыкновенно водится, многіе; офицеры къ тому же поощряли эти перебъжки изъ малаго редута, и сами показывали примъръ; такъ во время перебъжки изъ малаго редута къ шоссе убиты: капитанъ Гаммеръ и штабсъ-капитанъ Серодинскій. Нечего и говорить о томъ что въ канавкъ на шоссе лежать приходилось между жизнью и смертью. Стоило высунуть изъ канавки руку или поднять голову, Турки направляли туда сейчасъ же цёлые залны огня. Между прочимъ солдатики наши даже и туть не удержались чтобы не потешиться надъ Туркой. Заметивъ какъ Турки сторожатъ малъйшее движение въ канавкахъ на шоссе, солдаты надъвали на штыки своихъ ружей шанки и съ крикомъ ура! высовывали ружья съ шанками изъ канавокъ: Турки въ первую минуту не понимая что означають эти сотни поднявшихся шапокъ и принимая ихъ за готовыхъ кинуться въ атаку русскихъ солдатъ встръчали шапки новыми усиленными залпами, а солдаты наши въ канавкахъ покрывали турецкіе залны по шапкамъ варывомъ дружнаго хохота, довольные тымъ что успъли надуть Турка. Но канавки на шоссе не были еще последнею станціей солдать на дороге къ большому редуту. Если вы припомните я упомянуль въ началь этого письма о караулкъ, стогъ соломы и турецкихъ шалашахъ находившихся между шоссе и большимъ редутомъ. Изъ канавокъ на шоссе солдаты стали въ одиночку перебъгать за караулку, за стогъ соломы прикрываясь за которыми стръляли по возможности въ редутъ. Мало-по-малу кучка солдать за караулкой и стогомъ соломы увеличилась до того что караулка и солома перестали служить прикрытіемъ для вновь прибывающихъ перебъжчиковъ. Сюда прибывали не одни гренадеры, а солдаты и другихъ полковъ, Вновь прибывшіе заметивь что за караулкой и копной соломы все мертвое пространство уже занято людьми и что прикрытія для нихъ болье ньть. быжали далье къ самому редуту и соскакивали въ глубокій ровъ окружающій редуть. Туть они нападали на неожиданное открытіе: оказывалось что ровъ редута есть самое безопасное мъсто, наиболъе защищенное отъ турецкихъ пуль. Турки, правда, пытались прогнать изъ рва успевшихъ добежать туда нашихъ солдать, но для этого Турки должны были высовываться изъ-за насыпи и стрёлять въ ровъ сверху внизъ. Едва появлялись Турки съ подобнымъ намфреніемъ на поверхности насыпи редуга, они были встръчаемы отовсюду, съ малаго редуга, съ шоссе, изъ-за караулки градомъ русскаго свинца и принуждены были быстро прататься снова за свою насыпь. Между томъ находившіеся уже во рву солдаты, замътивъ что они тутъ совершенно защищены отъ непріятельскаго огня, стали громко кричать сотоварищамъ: «ребята! бъгите сюда къ намъ, тутъ

тебя никакая пуля не береть». На этотъ зовъ изъ-за караулки и съ шоссе бъжали новыя кучки солиать и такимъ образомъ во рву турецкаго редуга мало-по-малу набралось такое число солдать которое могло уже влезщи на насыпь вступить съ непріятелемь въ рукопашный бой. Между прочимъ при описанныхъ перебъжкакъ изъ малаго релута на шоссе, съ шоссе за караулку и оттуда въ ровъ редуга, -- перебъжкахъ, стоившихъ не мало потерь, особенно отличился барабанщивъ (въ Гренадерскомъ полку). Татаринъ по происхожденію, Бакшишъ-Барановъ. Онъ перебрался за другими къ караулкъ и видя безполезность своего единственнаго орудія—барабана, отложиль его въ сторону и занялся темъ что изъ-за караулки бегаль на шоссе къ убитымъ солдатамъ съ которыхъ снималь сумки съ патронами и возвратившись къ караулкъ раздаваль патроны тымь изъ солдать, у которыхъ ощущался въ нихъ недостатокъ. Путь изъ-за караулки на шоссе и обратно Барановъ совершилъ три раза подъ градомъ залповъ, причемъ остался совершенно цёлымъ чёмъ и заслужилъ у солдать большое уважение.

Въ настоящемъ письмъ я избралъ для описанія штурма 12 октября дъйствія одного лейбъ-гвардіи Гренадерскаго полка, руководясь исключительно желаніемъ нагляднье представить процессъ штурма турецкихъ редутовъ вообще. Размъры настоящаго письма не позволяютъ мнѣ остановиться сегодня на подробностяхъ атаки произведенной другими полками, участвовавшими въ дълъ 12-го, каковы: лейбъ-гвардіи Московскій, лейбъ-гвардіи Финляндскій, лейбъ-гвардіи Павловскій, лейбъ-гвардіи Измайловскій, гвардейская стрълковая бригада и гвардейскій саперный баталіонъ. Каждый изъ этихъ полковъ имѣетъ свою исторію штурма въ теченіе памятнаго дня 12 октября, кажъ

ими внесъ въ дъло свою характеристическую черту и кажими одинаково бородся съ одинаковыми для всёхъ полковъ условіями штурма турецкаго редута. Условія эти нѣсколько видоизмёнялись сообразно характеру мёстности по которой тотъ или другой полкъ производилъ наступленіе что и выразилось въ числё потерь понесенных разными подками: въ одномъ потери оказались большими, въ другомъ сравнительно меньшими. Но овладение главнымъ турецкимъ редутомъ было достигнуто только соединенною настойчивостью всёхъ участвовавшихъ въ дёлё полковъ гвардін. Лучшимъ доказательствомъ этому служить то обстоятельство что въ концъ дня 12 октября во рву турецкаго редуга собрались представители всёхъ полковъ: Гренадеры смёшались съ Павловцами, Москвичи съ Финляндцами, Измайловцами и саперами. Съ того момента, какъ солдаты Гренадерского полка подошли на близкое разстояніе къ турецкому редуту, нельзя уже болье проследить действія отдельнаго полка, ибо каждый полкъ, перенеся въ теченіе цілаго дня рядь не удавшихся атакъ съ фронта, показавъ одинаковые съ другими примъры самоотверженія, повель ту же постепенную и мелкую работу-приближенія къ редуту отдёльными перебъжками изъ одного прикрытія въ другое, и наконецъ въ самый ровъ редута. Штурмъ, начавшійся повсюду блистательными примърами храбрости и распорядительности командировъ и начальниковъ частей жертвовавшихъ жизнью своею, закончился настойчивостью, мужествомъ и охотою дёлать свое дело солдать. Солдаты съ удивительнымъ хладнокровіемъ и сметкою приспособлялись къ даннымъ условіямъ, и сами собой доползли и добъжали до непріятеля, въ такой группъ что рукопашный бой съ непріятелемъ сталь вполнъ возможенъ. Что касается нашей артиллеріи, то.

дъйствовавъ блистательно въ началъ дня, она принуждена была прекратить огонь, какъ скоро наши солдаты стали приближаться къ редуту, изъ опасенія поражать своихъ.

Возвращаюсь на минуту къгруппъ собравшейся вблизи турецкаго редуга за прикрытіями, за караулкой, стогомъ соломы, шалашами, за насыпами нарытыми самими же Турками вокругь редуга аля собственной защиты, наконецъ къ тъмъ которые успъли спрыгнуть въ самый ровъ редута. Эти последніе находились въ полной бевопасности, гораздо большей чёмъ стоявшій напримёрь въ полуторъ или двухъ верстахъ разстоянія отъ редута генераль Гурко, въ свитъ котораго, какъ разъ къ концу дня, было ранено нъсколько дошалей, нъсколько человъкъ конвод и между прочимъ любимый деньшикъ генерада казакъ Фокийъ. Турецкія пули перелетая черезъ ровъ наносили раны и причинали смерть на разстояніи трехъ и болфе верстъ отъ редуга по всёмъ направленіямъ. Опрелёлить тотъ моментъ когла наши соллаты, отлъленные отъ непріятеля одною ствной изъ земляной насыпи, ринулись внутрь редуга-трудно; но сида во рву солдаты не терали времени даромъ: штыками и тесаками они копали маленькія ложбинки, углубленія въ ствив рва двлали родъ земляной лъсенки, для того чтобы было куда поставить ногу, чтобы легче было вылъзть изо рва на насыпь редута въ последній финальный моменть атаки. Кто поладъ сигналь къ последнему шагу также мудрено решить. Измайловцы говорять что это были они и Финлендцы имъ иомогли; каждый полкъ приписываетъ себъ эту честь. Всего же правдоподобнъе что послъдняя атака была почти одновременно поведена всёми собравшимися у редута. Между прочимъ у этого редуга была своя Ахиллесова пята, свое уязвимое мъсто, и именно на задней сторовъ

релуга обращенной фасомъ къ югу (къ Телишу и Софів). Тамъ Турки не успъли повидимому вырыть глубокаго рва и соорудить земляной насыпи, а ограничились тёмъ, что выкопали два ложемента; правда, ширина этого пространства весьма незначительная, но въ финальный моментъ атаки Измайловим въ перемъшку съ Финляндцами, достигнувъ сказаннаго уязвимаго мъста редуга, затъяли тутъ рукопашную схватку съ Турками. Въ тотъ же моментъ, въроятно изъ рва, полъзли на насыпь солдаты другихъ полковъ, а изъ болве отладенныхъ мъстъ побъжали къ нимъ на помощь новыя группы солдать. Въ редутв произошла всеобщая нестройная свалка, въ которой одни Турки штыками встръчали вторгающагося непріятеля, другіе, въ одномъ изъ угловъ редута потерявъ присутствіе духа выкинули бёлый флагь, въ то время какь въ третьемъ мъсть группа турецкихъ солдатъ продолжала стръдять въ упоръ противъ нашихъ солдатъ. Наши солдати между темъ действовали преимущественно штыкомъ в прикладомъ противъ сопротивлявшихся Турокъ. Одинъ изъ русскихъ солдатъ даже найденъ съ простреленною головой на вершинъ башни стоявшей посрединъ редута. Вся картина этой рукопашной схватки освёщалась яркимъ краснымъ пламенемъ неизвъстно къмъ и когда подожженныхъ внутри редуга турецкихъ палатокъ и шалашей. Въ огит трещали лопаясь разбросанные по землт кучами турецкіе патроны...

Горній Дубникь, 14 октября 1877 года.

## Телишъ.

Занявъ съ боя 12 октября турецкія позиціи у Горняго Лубника и укрѣпившись въ нихъ, генералъ Гурко рѣшилъ завлатьть Телишемъ, лежащимъ въ семи верстахъ отъ Горняго Дубника на югь, по Софійскому шоссе. Укръпленія Телиша расположены на самомъ шоссе, въ томъ мъсть гав оно полнимается значительно въ гору: укрыпленія эти пересъкають шоссе поперечно и имьють видь большаго редуга обнесеннаго вокругь рвомъ и валомъ. Правве этого редуга, возвышенность на которой расположенъ редугь круго нисходить въ лощину; въ лощинъ лежить самое селеніе Телишь; за лошиной поднимается вправо прогая возвышенность на которой расположенъ другой турецкій редуть меньшихь разміровь, но также какъ и первый обнесенный рвомъ и валомъ. Словомъ. все то же что и въ Горнемъ Дубникъ что и повсюду у Турокъ, — система окоповъ, система какъ у крота зарываться въ землю и оттуда сторожить непріятеля. Зарывшись въ землю, точно уйдя въ нору, Турокъ страшенъ твиъ что самъ скрытый отъ взоровъ непріятеля, причиняетъ атакующему слишкомъ много потерь, пока солдать нашъ усиветъ добраться до норы гдв засвлъ Турокъ и штикомъ выгнать его оттуда. Едва Турокъ принужденъ выскочить изъ-за окопа, онъ сдается, кладетъ оружіе и просить пошады.

На этоть разъ, генераль Гурко, озабоченный тѣмъ чтобы при взятіи Телишскихъ укрѣпленій наивозможно болье щадить русскую кровь, рѣшиль для взятія Телиша предоставить главную роль гвардейской артиллеріи, н прибъгнуть къ атакъ только въ последнюю минуту какъ къ последнему решающему удару. Такой образъ действій быль темь более возможень что генералу Гурко не приходилось слишкомъ спешить взятіемъ Телиша, такъ какъ въ нашихъ рукахъ уже имълась укръпленная позипія на шоссе у Горняго Лубника, и самое наступленіе на Телишъ было предпринято только въ видахъ расширенія и большаго укрѣпленія этой уже занятой нами позиціи. Въ дълъ 12 октября у Горняго Дубника приходилось действовать иначе: тамъ нельзя было медлить изъ опасенія что Османъ-паша выйлеть на нась изъ Плевны. что съ юга изъ Орханіе подойдуть турецкія войска: приходилось брать турецкія укрупленія съ налету; приходилось рышительно и быстро състь верхомъ на шоссе и освалать его. Съ Телищемъ, наоборотъ, можно было имъть дело хотя бы въ продолжение двухъ дней. Поэтому и ръшено было подвергнуть туренкіе редуты у Телиша продолжительному действію артиллерійскаго огня. Для этой цели генераль Гурко распорядился выдвинуть 16 октября противъ Телишскихъ высотъ шесть пъшихъ и четыре конныя батареи, то-есть 48 орудій пізшихъ и 24 конныхъ, итого 72 орудія, и, кром'є того, съ с'вверо-ванадной стороны Кавкавскую бригаду генерала Черевина съ Донскою батареей.

Въ прикрытіе батареямъ назначены были Московскій и Гренадерскій полки, причемъ придано къ каждой батарей по полуротъ гвардейскаго сапернаго баталіона для постройки окоповъ впереди орудій; на фланги нашихъ позицій поставлены двъ кавалерійскія бригады — Гродненскій гусарскій, лейбъ-гвардіи Уланскій, Драгунскій лейбъ-Гусарскій и Конно-Гренадерскій полки чтобы пре-

следовать непріятеля въ случає отступленія; наконець у Дольняго Дубника, чтобъ отвлечь вниманіе сосредоточенных тамъ Турокъ, решено было произвести сильныя демонстраціи: одну отрядомъ генерала Арнольди, другую — Кіевскимъ гусарскимъ полкомъ съ придачею къ нему двухъ эскадроновъ Астраханскаго драгунскаго полка, при одной батарев.

Въ 9 часовъ утра, 16 октября, генералъ Гурко выъхаль изъ Горняго Лубника въ сопровождении штаба и конвон на мъсто предподагаемаго сраженія подъ Телишемъ. У Лольняго Лубника уже началась демонстрація. Тамъ грохотали пушки и трещали уже ружейные выстрълы. Но подъ Телишемъ назначено было начать сраженіе въ 11 часовъ утра, и мы двигались за генераломъ по шоссе, обгоняя батарен и войска которые еще только шли занимать боевыя позиціи. При видъ черной наступающей массы нашего войска, цёнь турецкихъ аванностовъ стала не медля отступать къ турецкому редуту, не сдёлавъ ни олного выстрела, если не считать маленькой стычки, происшедшей на нашемъ крайнемъ правомъ флангъ, гдъ десятокъ Черкесовъ открыли было огонь по Гродненскому гусарскому полку и затъмъ тотчасъ же ускакали. Одною изъ пущенныхъ этими Черкесами пуль былъ сильно контуженъ принцъ Саксенъ-Альтенбургскій, командиръ полка, бхавшій впереди. Пуля ударила ему въ металлическую папиросницу и не имъвъ силы пробить согнула ее и ушибла принцу ногу. Между тъмъ батареи въъхали на позиціи и расположились широкимъ полукругомъ въ виду главнаго турецкаго редута помъщавшагося на самомъ шоссе. Генералъ Гурко со своею свитой остановился вблизи одной изъ батарей нашего центра. Генераль сидълъ на складномъ стулъ и принималъ безпрестанне

со всёхъ конповъ иривозимыя къ нему донесенія. Мы всё полулежали вокругь генерала на травъ, уже сухой и порыжавшей отъ холодовъ. Ровно въ 11 часовъ утра разлался на батарев леваго фланга первый пушечный выстръдъ, и первая наша граната взвизгнувъ при вылетъ изъ орудія зарокотала въ воздухів по направленію къ турепкому редуту. Генераль сняль шапку, и мы всё перекрестились. «Снова битва!» лумалось каждому: «снова неизвъстность чъмъ кончится день!> Снова застукало и зашемило сердие: и кровь взволновалась. Первая минута боя — тажелая минута! Скоро привыкаешь къ шуму и реву сраженія, но въ началь его словно стоишь предъ чвиъ-то неизвъстнымъ, безотчетно страшнымъ которое готово обрушиться, полавить васъ, уничтожить. А туть, подъ Телишемъ, невольно приходилъ на умъ цёлый день недавно пережитый подъ Горнимъ Дубникомъ день 12 октября, когда и здёсь подъ Телишемъ цёлый полкъ Егерскій геройски осаждаль Телишскія украпленія и не въ силахъ быль одольть того редуга куда какъ вызовъ понеслась сейчасъ наша первая граната. За нашинъ первымъ выстреломъ зазвучаль второй, третій, и вотъ весь полукругь занятый нашими батареями заревёль, задымился, застональ отъ пушечной пальбы. Турки принялись было энергично отвёчать намъ изъ редуга и направили свои первые снаряды на наши центральныя позиціи. Намъ съ генераломъ Гурко такое ужь счастье: всегда попадать первыми подъ огонь непріятеля. Турецкіе снаряды стали ложиться впереди, позади насъ, сбоку, врывались въ землю, лопались, и осколки ихъ со звономъ разлетались во всё стороны. По тому же непонятному счастью, что и въ деле 12 октября, въ штабъ генерала не было раненыхъ или убитыхъ. Но Турки не полго угошали насъ своими снарядами; черезъ часъ каноналы, выстрёлы ихъ начали становиться все рёже, а наши орудія все усиливали, все учащали огонь; въ редуть стрівляли уже не отабльными выстрблами, а залиами, не только изъ простыхъ гранатъ, но изъ шрапнели. Ежесекунлно появлялись высоко наль редутами круглыя маленькія яблочки ныму обозначавшія лопнувшую надъ ними шрапнель. То были шрапнели какой-то новой системы, съ діафрагмой: лопнувъ надъ непріятелемъ, онв обсыпали его сверху граномъ пуль разлетавшихся въерообразно. Не весело было Туркамъ въ редутв сидеть подъ градомъ такой шрапнели! Наша артиллерія должна была производить на Турокъ подавляющее впечатленіе. Это чувствовалось какъ-то всёми. «Мы теперь пристрълялись», говориль намъ одинъ изъ артиллеристовъ. «Мы попадаемъ теперь безъ промаха въ намеченную точку». «Не завидую я Туркамъ!» высказаль кто-то громко общую нашу мысль — мысль эта въроятно пришла и въ голову генерала Гурко. Послъ двухъ съ половиной часовъ непрерывнаго артиллерійскаго огня изъ 72 орудій, генералъ Гурко задумаль попробовать съ Турками новое средство, а именно послать къ нимъ парламентера съ предложениемъ сдаться. Не медля привели пять человъкъ плънныхъ захваченныхъ ранъе въ дъл 12 октября подъ Горнимъ Дубникомъ, и передали имъ подписанное самимъ Гурко письмо къ пашъ, начальнику турецкихъ войскъ подъ Телишемъ, следующаго содержанія: «Вы окружены со всёхъ сторонъ русскими войсками; 100 орудій направлены на вась и уничтожать ваши окопы со всеми ихъ гарнизонами. Во избежание безполезнаго кровопролитія предлагаю вамъ положить оружіе. Вручивъ плъннымъ Туркамъ это письмо генералъ Гурко приказалъ трубить по всей линіи отбой, и

¥

черезъ нъсколько минутъ послъ оглушительнаго грохота пушекъ внезапно водворилась тишина по всей линіи. Отвести пардаментеровъ къ турецкимъ укрѣпленіямъ генераль Гурко поручиль своему ординарцу, хорунжему князю Пертелеву. Князь Пертелевъ отправился вперелъ съ пленными Турками, и сделавъ изъ своего носоваго платка нѣчто похожее на парламентерскій флагь, вручиль этоть флагь пленнымъ Туркамъ. Между темъ, едва прекратился нашъ артиллерійскій огонь, на редуть варугь открылось для насъ любопытное эрвлище. Турецкій редутъ. казавшійся до той минуты рядомъ вемляныхъ насыпей. віругь усвался тысячами красныхъ шапочекъ: то выглянули изъ своихъ земляныхъ норъ турецкіе солдаты, не понимавшіе что означаеть такое неожиданное прекращеніе смертоноснаго огня съ нашей стороны. Туть завильли они патерыхъ высланныхъ имъ парламентеровъ. Турокъ, махавшихъ носовымъ платкомъ.

Парламентеры дошли до редута и скрылись за его насыпями. Прошло нёсколько томительныхъ, длинныхъ минуть, въ которыя паша вёроятно разбираль письмо къ нему генерала Гурко и совёщался со своимъ штабомъ. Затёмъ изъ редута вышелъ на шоссе какой-то Турокъ и замахалъ бёлымъ платкомъ Цертелеву, ожидавшему развязки на шоссе, вблизи турецкихъ укрёпленій. Князь Цертелевъ завидя турецкаго парламентера поскакалъ къ нему на встрёчу, а наши войска, Московскій и Гренадерскій полки, лежавшіе впереди нашихъ батарей и ожидавшіе той минуты когда ихъ двинутъ на атаку редута въ огонь и на смерть, полки эти завидя вышедшаго изъ редута парламентера вскочили на ноги и бросивъ шапки къ верху закричали ура! На батареяхъ это ура! подхватила артиллерія, и ура пронеслось изъ

конца въ конецъ по всей нашей боевой линіи. «Неужели сдача? Неужели конецъ?» думалось намъ; «ужели безкровная победа? > Какъ-то боялись мы поверить въ это. Между твиъ генераль Гурко вывхаль съ батарен, съ которой наблюдаль за ходомъ сраженія, на шоссе и тамъ ожилаль турепкаго пардаментера. Слычя за генераломъ. я видёль, между прочимь, какь на только-что покинутой нами батарев, наводчикъ-артиллеристъ обнималъ, пъловалъ и нъжно гладилъ рукой большое этифунтовое орудіе: «Родная ты моя, повтораль онь, матушка, глядико что налелала! показала себя». Польехавшій къ генераду Гурко турецкій пардаментерь оказался турецкимь полковникомъ говорившимъ по-французски, и генералъ Гурко обратился къ нему на французскомъ языкъ. Вся фигура генерала дышала въ ту минуту строгостью и импонирующимъ достоинствомъ. «Я требую», зазвучалъ при наступившей тишинъ голосъ генерала Гурко, — «я требую чтобы ваши солдаты сложили оружіе у выхода изъ редуга по объимъ сторонамъ шоссе, и чтобы безоружные шли за нашу цёпь. Даю вамъ времени полчаса. Иначе снова открываю огонь и буду атаковать васъ своими войсками». Турецкій полковникь, очутившись предъ повелительною фигурой генерала Гурко и предъ многочисленною и блестящею свитой генерала, сконфузился, задрожаль и не сказавь ни одного слова повхаль назадъ передавать нашт предъявленныя требованія. Все еще не върилось въ возможность такой удачи, такого счастія завладінія Телишемъ безъ пролитія крови: «Не ловушка ли это? быть-можеть Турки только пользуются минутой? Быть можеть они уже бёгуть изъ своихъ укрупленій по дорогу въ Софію». И дуйствительно, съ того мъста гдъ мы стояли на шоссе, мы замътили турецкую кавалерію скакавшую язъ редута черезъ деревню въ поле: заметили также какъ изъ другаго турецкаго редута. расположеннаго за селеніемь, уходила также въ поле турепкая пехота: но уданскій подкъ на нашемъ правомъ флангъ уже скакаль во весь опорь въ обходъ къ этимъ бъжавшимъ Туркамъ. За то впереди насъ, на шоссе. изъ главнаго редуга показались первыя колонны славшихся Турокъ: они клали оружіе и выстраивались побаталіонно въ порядкъ на шоссе. За ихъ выходомъ и пвижениемъ наблюдали князь Пертелевъ и генеральнаго штаба полполковникъ Ставровскій. Межлу славшимися нашелся одинь Татаринъ хотя и плохо, но говорившій по-русски. «Русскій хорошъ!» обратился онъ къ ки. Цертелеву:--- Турокъ нътъ хорошъ, я хочу къ Русскимъ!>---«Оно и върнъе теперь», замътилъ ему Цертелевъ. Вишель изъ редуга вивств съ Турками какой-то иностранедъ, съ бълою повязкой и красною луной на ней. «Вы Англичанинъ?» спросиль его одинъ изъ нашихъ офицеровъ. --- «Нътъ, Французъ!» отвътилъ иностранецъ чувствительнымъ нёмецкимъ акцентомъ. В вроятно изъ Пешта?» переспросиль его офицерь. Показались у выхода также трое Англичанъ съ бълыми повязками на рукавахъ и съ красною луной. «Мы здёсь съ гуманитарными цёлями», поспъшили заявить они первые:--- «мы только при больныхъ и при раненыхъ». Наконепъ вывхалъ и самъ паша-Измаиль-Хаки-паша. Толстенькій, круглый, маленькаго роста, на маленькой лошадкъ, паша вертълся ежеминутно на съдлъ и улыбался во всъ стороны. Заботился онъ всего болъе чтобы какъ-нибудь не пропали его вещи; онъ былъ видимо счастливъ и доволенъ своею судьбой. Впечататніе производиль онъ болье героя изъ Оффенбаховской оперетки: «la belle Hélène», чёмъ начальника 4.000 гарнизона. Иначе выглядываль Ахмедъ-Февзи-паша

взятый въ плѣнъ въ Горнемъ Дубникъ. Послѣ десятичасоваго боя, усталый и задумчивый, тотъ паша былъ очень симпатиченъ, и производилъ впечатлѣніе дѣльнаго и умнаго генерала. Сожалѣлъ онъ всего болѣе о томъ, что остался живъ и говорилъ, положа руку на сердце, что исполнилъ свой долгъ до конца.

Между тъмъ колонны положившихъ оружіе Турокъ проходили мимо генерала Гурко, побаталіонно. Всего было семь баталіоновъ, неполнаго состава. Переднею колонной проходиль низамъ въ синихъ курткахъ и болѣе щегольскихъ фескахъ чѣмъ у остальныхъ войскъ. За нимъ шелъ редифъ въ рыжихъ курткахъ, и далѣе мустахфизъ; лица проходили всѣхъ цвѣтовъ отъ бѣлаго до чернаго какъ уголь у Негра, и со всевозможными оттѣнками цвѣта.

Плънный паша и на генерала Гурко произвелъ, повидимому, невыгодное впечатленіе. Генераль сухо поклонился пашт и сейчась же поручиль своему ординарцу, улану Сухомлинову, отвести пашу въ Горній Дубникъ и озаботиться отысканіемъ ему поміщенія. Пропустивъ мимо себя весь положившій оружіе гарнизонь турецкаго войска, генералъ Гурко повхаль въ редутъ и отдалъ строжайшее приказаніе собрать все имущество Турокъ и возвратить его собственникамъ; вмъстъ съ тъмъ велълъ не медля положить турецкихъ раненыхъ на носилки и нашимъ солдатамъ нести ихъ въ русскій, ближайшій перевязочный пунктъ. Приказаніе было исполнено туть же, и вереницы носилокъ потянулись по тоссе. «Тяжелые какіе!» говорили солдаты про раненыхъ Турокъ которыхъ несли.--«Благодарите Бога что своихъ-то не пришлось таскать». замъчали на это проъзжавшие офицеры.

«Своего-то не въ примъръ тяжелъе нести», отвъчали солдаты.

Горній Дубникъ, 17 октября 1877 года.

## Похороны офицеровъ лейбъ-гвардіи Егерснаго полка. — Посъщеніе перевязочнаго пункта.

Сдача Телишскихъ укрвиленій (16 октября) дала намъ возможность собрать тела офицеровь и солдать Егерскаго полка убитыхъ и раненыхъ въ дълъ 12 октября подъ Телишемъ и остававшихся досель неприбранными. Какъ вамъ извъстно. Егерскому полку поручено было во время штурма турецкихъ редутовъ у Горняго Дубника атаковать Турокъ въ Телишъ, чтобы воспрепятствовать имъ придти оттуда на помощь къ осаждаемымъ въ Горнемъ Лубникъ. Егерскій полкъ геройски и успъшно въ теченіе цёлаго дня 12 октября исполняль ввёренную ему тяжелую задачу; онъ окружиль укрепленія Телиша, заналь нѣсколько турецкихъ ложементовъ, а передовыя • цѣни полка въ теченіе многихъ часовъ лежали въ этихъ ложементахъ у самаго рва Телишскаго редута. Но когда въ концъ дня Турки получивъ подкръпленіе перешли въ наступленіе и Егерскій полкъ исполнивъ свою задачу принужденъ былъ отступить, то много нашихъ раненыхъ и убитыхъ осталось въ рукахъ Турокъ. Въ настоящую минуту, по сдачѣ Телишскихъ укрѣпленій, тѣла эти были найдены въ обезображенномъ видъ; въ живыхъ не оказалось никого; Турки не взяли въ пленъ нашихъ раненыхъ; много мундировъ Егерскаго полка мы нашли разбросанными по земль въ сдавшемся турецкомъ лагерь; много видели надетыхъ на плечахъ турецкихъ солдатъ. Но съ обладателями ихъ, ранеными въ бою, Турки поступили по своему жестокому зверскому обыкновенію. Отъ 300 де

400 тёль офицеровь и солдать Егерскаго полка были найдены валявшимися у самаго турецкаго редута совершенно голыми, обобранными до нитки. Межау ними всв твла убитыхъ во время сраженія сохранились неприкосновенными отъ турецкаго поруганія; тіла же тяжело-раненыхъ не имъвшихъ силы отползти во время отъ Турокъ носили следы разнообразныхъ видовъ утонченнаго изувъченія. У однихъ были отръзаны носы и уши, у другихъ выръзаны ремни на спинъ, на груди и на ногахъ, у третьихъ выръзаны правильные кружечки на сердцъ, и кожа снята. У всёхъ егерей имёвшихъ на погонахъ призовый, продольный галунь за отличную стрёльбу Турки дълали крестообразный надръзъ кожи на вискъ. Наконецъ много валялось по земль отрубленныхъ рукъ и ногъ и нъсколько отсъченныхъ головъ. Доктора по количеству вытекшей крови и другимъ признакамъ констатировали что всв сказанныя изувъченія были произведены надъ живыми еще офицерами и солдатами. Этихъ заживо изувъ-1 ченныхъ Турки собрали вмёстё и прикрыли тонкимъ слоемъ земли для того, въроятно, чтобы содъланное звърство не слишкомъ бросалось въ глаза въ случав новаго прихода Русскихъ. Что же касается убитыхъ въ бою, то тъла ихъ Турки оставили лежать голыми на тъхъ мъстахъ гдъ застала ихъ смерть и не прикрыли землей. Позы этихъ убитыхъ въ бою-обыкновенныя позы убитыхъ: кто лежить свернувшись ничкомъ, кто на спинъ съ поднятыми вверхъ руками застывшими въ томъ видъ, въ какомъ, въ моментъ смерти солдатъ прицеливаясь держалъ ружье. Что же касается позъ изувъченныхъ заживо тълъ, то позы эти до крайности неспокойны, вытянуты; тъла лежатъ широко раскидавшись руками и ногами, и на лицахъ замвчается часто ясно выраженная печать муки: стиснутые

зубы, застывшая судорога на лицъ, рука поднятая съ пальцами сложенными для крестнаго знаменія...

Допрошенный по поводу этихъ звёрствъ паша взятый въ пленъ при сдаче Телиша показалъ что то было деломъ убъжавшихъ Черкесовъ и баши-бузуковъ, распорядившихся безъ его въдома съ русскими ранеными, но тутъ же проговорился сказавъ что принужденъ быль стрълять изъ пистолета въ своихъ солдатъ, желая этимъ предупредить звърство. Англичане взятые въ плънъ въ Телишъ послъ 12 октября, по прибытіи въ главную квартиру, составили и подписали актъ о фактъ изувъченія раненыхъ русскихъ бойцовъ подъ стънами турецкаго редуга. Тъла эти всё подобраны теперь и предаются землё съ военными почестями. Проходя вчера по нашему лагерю у Горняго Дубника, я встрътился съ одною изъ часто бывающихъ у насъ теперь грустныхъ процессій. Хоронили четырехъ офицеровъ Егерскаго полка: флигель-адъютанта полковника Мебеса, командира 1-го баталіона, и ротныхъ командировъ Шильдбаха, Перепелицына и Базилевскаго 2-го, убитыхъ въ дълъ 12 октября подъ Телишемъ. Негромко и печально звучали аккорды похороннаго марша. Офицеры несли четверо носилокъ съ покойными товарищами павшими въ бою за въру и отечество. Весь Егерскій полкъ, подъ ружьемъ, медленно двигался въ тактъ музыки за носилками: изъ окрестныхъ лагерей вышло много солдать безъ шапокъ, глядъли на церемонію и крестились. На одномъ изъ курганчиковъ была вырыта одна большая яма глубиной въ 11/, аршина для всёхъ четверыхъ вмёсть. При замолкнувшей музыкь священникъ прочелъ короткую молитву и помянуль шесть имень; въроятно тъла двоихъ изъ помянутыхъ не были отысканы среди убитыхъ подъ Телишемъ. Принесли два снопа и набросали въ аму

соломы на которую снявь трупы съ носилокъ положилипокойниковъ завернутыхъ въ бёдыя простыни. Музыка заиграла на этотъ разъ гимнъ: «Коль славенъ нашъ Госполь въ Сіонъ... Солдатъ-егерь стоявшій рядомъ со мною. видимо растроганный печальною спеной и музыкальными аккордами, урывкомъ обдергивалъ общлагомъ рукава навернувшуюся слезу. На положенныхъ рядомъ покойниковъ накинули сверху тоже соломы, и въ минуту солдаты зарыли яму, сдёлали насыпь, и воткнули въ нее заранбе приготовленный простой деревянный крестъ. Модча перекрестившись всё начали расходиться въ разныя стороны. «На плечо!» командоваль егерямь офицерь. Полкъ зашагаль удаляясь отъ могилы, и осталась туть въ сторонкъ одна безыменная насыпь съ деревяннымъ крестомъ... А завтра, быть-можеть, новый бой, скомандують выступленіе, и могилка останется на въки одна одинешенька, въ сторонь отъ дороги, близь селенія Горній Дубникъ. Невольно приходили на умъ слова похороннаго марша: «прости же товарищъ !...

Мы здёсь оставляемъ тебя одного Съ твоею безсмертною славой....

Вчера цёлый день у насъ на глазахъ были печальныя и трогательныя сцены. Отправившись съ похоронъ въ селеніе Чириково на нашъ перевязочный пунктъ, я и В. В. Верещагинъ застали тамъ выносимые изъ соломеннаго шатра останки полковника Эбелинга, командира 1-го стрёлковаго Его Величества баталіона. Сестра милосердія Полозова плела изъ дубовыхъ листьевъ вёнокъ покойному. Офицеры толпой стояли у шатра, и одинъ изъ нихъ показывая на покойнаго сказалъ: «то былъ истинный джентльменъ въ жизни, джентльменъ на "службъ, джентльменомъ

вель себя во время сраженія и умерь истиннымь джентльменомь. Полковникь Эбелингь быль ранень 12 октабря при штурмі редута подь Горнимь Дубникомь въ то время какъ впереди своего баталіона первымь подбіжаль къ редуту. Пуля попала ему въ ногу выше коліна и раздробила ему кость. Полковникь упаль и, благодаря тому что быль слишкомъ близко отъ непріятеля оставался долгое время безъ всякой помощи. Раненый, онъ иролежаль у турецкаго редута съ 8 часовъ утра до 10 часовъ вечера. На другой день онъ быль въ бодромъ и разговорчивомъ настроеніи духа и охотно согласился на ампутацію ноги; но операція эта не въ состояніи была предупредить быстро развившейся гангрены отъ которой и скончался полковникъ Эбелингъ.

Отъ шатра гдъ одъвали покойнаго мы пошли по палаткамъ перевязочнаго пункта въ сопровождении доктора Экка. Большинство раненыхъ было уже отправлено въ слъдующіе госпитали, въ палаткахъ оставались одни тяжело раненые не могущіе вынести передвиженія; «этому», говорилъ намъ докторъ по-французски, указывая на одного изъ лежавшихъ на койкъ солдатъ,—«этому остается одна ночь жизни. Гангрена у него поднялась до желудка».

- Ну, какъ ты себя чувствуешь голубчикъ? обратился къ нему докторъ.
- Много лучше в— діе, животь маленько, словно каменный; а то слава Богу!
- Этому—много день, два, продолжалъ докторъ указывая на другаго.
- A что, страшно было первый разъ идти въ огонь? спросилъ я одного изъ солдатъ-гренадеръ.
  - Страшновато, ваше б-діе.
  - А назадъ воротиться не хотелось?

- Какъ можно назадъ? Господа впередъ идутъ, нашъ офицеръ, ротный командиръ, впереди, «ура, кричитъ, ребята», мы за нимъ ура. А онг сыплетъ въ тебя энтими пулями словно горохомъ. Никакого граду такого не бываетъ какъ онъ въ тебя сыплетъ.
- Я покажу вамъ куріознаго субъекта, сказалъ докторъ выводя насъ изъ палатки и указывая на крупныхъ размѣровъ солдата лежавшаго на соломѣ у выхода. Солдатъ этотъ съ небритою бородой и съ густыми усами закрученными вверхъ сильно напоминалъ унтера старыхъ временъ; принадлежалъ онъ къ Гренадерскому полку и по имени прозывался Мочаловъ.—У него, сказалъ докторъ, не больше ни меньше какъ 23 раны причиненныя ему 17-ю пулями изъ которыхъ шесть на вылетъ, а одиннадцать сидятъ въ немъ

И въ доказательство своихъ словъ докторъ приподнялъ Мочалова за руку; поднялъ рубашку и показалъ намъ спину солдата гдъ зіяли 7 черныхъ отверстій; одно изъ нихъ по объясненію доктора было сквозное и выходило въ груди; кромъ того, двъ раны въ груди и 7 ранъ въ ногахъ всъ на выдеть.

- Ну, какъ тебъ сегодня? спросиль докторъ опуская потихоньку Мочалова, два раза при этомъ крякнувшаго.
- Хорошо, ваше высокоблагородіе, явственно и отчетливо, не то иронически, не то серіозно проговорилъ раненый.

Верещагинъ набросалъ карандашомъ профиль солдата въ свою записную книжку.

— Видишь! сказаль докторь снова обращаясь къ Мочалову:
—какъ тобой интересуются, портреть съ тебя написали.

— Ну! проговорилъ Мочаловъ: — ужь мий одинъ портретъ—на тотъ свътъ! добавилъ онъ слабымъ голосомъ.

Отъ нашихъ раненыхъ мы перешли къ раненымъ Туркамъ. Эти помъщались вокругь дерева, въ тесной кучъ, на открытомъ воздухв, такъ какъ палатки всв были еще заняты нашими ранеными. Сестры милосердія и фельдшерицы стоя на кольняхъ посреди этой пестрой групны дёлали перевязки; гвалть и шумь туть стояль страшный. Каждый хотёль чтобъ имъ занялись раньше другаго; каждый лёзъ впередъ, толкалъ своего раненаго товарища. Стоило принести ведро воды, у ведра между ранеными затъвалась драка; стоило явиться солдату съ мъшкомъ для раздачи хлѣба, раздача становилась невозможною ибо всё лезли къ метку и рвали метокъ изъ рукъ. Приставленная для порядка стража безнадежно разводила руками не зная какъ тутъ быть. «Чистые звъри! говориль солдать глядевшій на кричащую, стонущую и ревущую группу; — на нихъ конвоя-то нужно больше чвиъ ихъ самихъ есть.> — «Нашихъ егерей-то какъ поръзали!» замъчаль другой. «Переколоть бы ихъ всъхъ!» слышалось въ третьемъ мъстъ. Но то были только слова. Наши же солдаты собрали всъхъ этихъ раненыхъ на полъ сраженія и принесли на перевязочный пункть. Въ самую возбужденную минуту, въ минуту взятія редута, редкій штыкъ поднимался чтобы приколоть раненаго Турка. На дълъ русскій солдать показаль себя высоко великодушнымь, хотя Турки и сделали съ своей стороны все чтобы возбудить въ нашемъ солдатъ чувства раздраженія и злобы.

Мы отошли отъ группы раненыхъ Турокъ, въ которой всего пять-шесть человъкъ тяжело-раненыхъ были симпатичнъе другихъ, лежа спокойно и видимо страдая; между этими послъдними, одинъ раненый въ грудь очень напоминаль собою одну изъ тёхъ восковыхъ фигуръ которыя показывають въ музеяхъ подъ именемъ раненаго зуава. Онъ тяжело поднималь и опускаль грудь, открываль медленно большіе черные глаза и выказываль два ряда бёлыхъ какъ снёгъ зубовъ; онъ быль при послёднемъ издыханіи. Мы отошли отъ группы при звукахъ похороннаго марша какой слышали поутру; то несли Эбелинга положеннаго въ дубовый гробъ къ запряженной волами телеть съ тёмъ чтобы тёло покойнаго переправить въ Россію.

Горній Дубинкъ, · 19 октября.

## Отступленіе Турокъ изъ Дольняго Дубника въ Плевну.— Окончательное обложеніе Плевны.

Сегодня утромъ получено было извъстие, что Турки очистили Дольній Дубникъ и подъ покровомъ темной ночи ушли въ Плевну. Генералъ Гурко тотчасъ же по полученіи этого извъстія перенесъ свою квартиру въ Дольній Дубникъ, и въ настоящую минуту цѣпь нашихъ аванпостовъ стойтъ уже у самой подошвы Плевненскихъ высотъ; наши орудія перестръливаются съ турецкими орудіями Опанца. Сегодня мы подошли къ самому выходу изъ Плевны со стороны Софійскаго шоссе, подошли безъбоя, благодаря внезапному бъгству Турокъ изъ сильно укръпленныхъ ими позицій Дольняго Дубника. Позиціи эти были для насъ очень важны, и занятіе ихъ предполагалось на завтра, 21 октября, но Турки сами поспъшили избавить насъ отъ лишняго пролитія крови и своимъ бъг-

ствомъ облегчили намъ залачу подойти ближе и обнести укръпленіями выходъ изъ Плевны на Софійское шоссе. Причина бъгства пяти турецкихъ баталіоновъ ст четырьмя орудіями изъ укрѣпленій Дольняго Лубника объясняется тъми же мотивами что и сдача Телиша послъ трехчасоваго артиллерійскаго огня, что и отступленіе Шефкетъпаши изъ Радомирцевъ въ Орханіе, -объясняется побъдой одержанною нами 12 октября надъ Турками подъ Горнимъ Лубникомъ: все это только отголоски леда 12 октября. Почувствовавь в роятно новую силу выставленную Россіей въ войскахъ гвардін и положивъ разъ предъ этою силой оружіе, Турки просто боятся снова вступать съ нею въ бой; дело 12 октября очевидно деморализовало Турокъ. По крайней мъръ сдача Телиша и отступленіе изъ сильно украпленныхъ позицій показывають у Турокъ явное нежеланіе защищаться противь нась. Это нежеланіе и нікоторая деморализація въ турецкой армін подтверждаются и другими соображеніями; напримъръ, при сдачь Телиша захвачена была офиціальная переписка турецкаго военнаго министерства съ пашой, начальникомъ Телишскаго гарнизона, въ которой между прочимъ заключается запросъ министерства къ пашѣ о числѣ бѣглыхъ солдать и предписаніе, въ виду увеличившагося въ послёднее время дезертирства въ турецкой арміи, наказывать дезертировъ примърнымъ образомъ. Наступившее здъсь сырое и холодное время, недостатокъ теплой одежды у турецкихъ солдатъ и появленіе подъ ствнами турецкихъ укръпленій свъжаго отборнаго русскаго войска, доказавшаго свою храбрость и стойкость въ теченіе десяти часовъ боя 12 октября, должны были охладить фанатизмъ, съ которымъ по сію минуту турецкій солдать защищаль свою боевую позицію въ Плевив и ся окрест-

востяхъ. По отношенію въ Плеви есть также ивкоторые признаки того же охлажденія фанатизма въ турепкомъ солдать. Лопрошенные въ послъднее время бытлые изъ Плевны показывають что гарвизовь Плевны хорошо сознаетъ свое безпомощное положение пойманнаго звъря запертаго въ клъткъ. Турецкіе солдаты якобы жалуются между собой на Османъ-пашу, говоря что рано или поздно придется имъ положить оружіе; для чего же въ такомъ случав командиръ заставляеть ихъ страдать отъ ходода, голодать на кукурузь и умирать поль грохотомъ русскихъ орудій? Одинъ изъ допрошенныхъ бѣглыхъ увѣряль что въ Плевив существують два ярко обозначенныя настроенія: солдать желающихь поскорве выйти изъ несноснаго положенія и Османъ-паши рѣшившагося держаться во что бы то ни стало. Насколько справедливы всё эти разказы бёглыхъ мудрено рёшить, одно только несомнънно во всякомъ случав. что Османъ-паша и его армія окружены русскими силами какъ кольцомъ со всёхъ сторонъ, и всъ выходы изъ Плевны заперты нами. Окружаеть Плевну не какая-нибудь редкая цепь изъ пехоты или кавалеріи, но цълый, непрерывный кругь укръпленныхъ позицій, такъ что въ случав намеренія Османъпаши прорваться изъ Плевны черезъ нашу цёпь, ему придется выйти въ открытое поле противъ нашихъ укръпленій и брать эти укръпленія штурмомъ, то-есть придется очутиться въ томъ самомъ положении въ какомъ мы были недавно подъ Плевной: въ открытомъ полъ противъ рускихъ редутовъ, рвовъ и ложементовъ, но съ придачей еще къ нимъ нашей кавалеріи, готовой преследовать непріятеля и всюду отръзывать ему путь отступленія. Словомъ, употребляя название Плевны въ смысле нарицательномъ, можно сказать что мы вокругь настоящей турецкой Плевны образовали свою русскую контръ-Плевну. Но бытьможетъ Османъ паша не захочетъ продивать лишній разъ кровь своихъ солдать и предпочтеть попросту положить оружіе и слаться на капитуляцію? Конечно, это всего болъе было бы желательно, но всего менъе можно ожидать этого отъ фанатика, истаго Турка Османъ-паши. Наконецъ, Османъ-пашъ остается на выборъ поступить такъ какъ поступили Турки на Шипкъ въ началъ іюля мъсяца почувствовавъ себя окруженными со стороны Габрова и Казандыка. Заметивъ что имъ отрезанъ правильный путь къ отступленію, они бросили на мъсть всь орудія, весь лагерь съ запасами, и ночью ползкомъ уходили налегив по лъснымъ тропинкамъ. На слъдующіе дни наши казаки и Болгары приводили цёлыми сотнями въ Казанлыкъ Турокъ бъжавшихъ съ Шипки и прятавшихся въ кукурузъ по полямъ, въ лъсу и въ лощинахъ горъ. Многіе изъ этихъ бъглецовъ приходили сами въ Казанлыкъ и отдавали оружіе умоляя спасти ихъ отъ голодной смерти. Безъ сомнънія, пятилесятитысячной арміи Османъ-паши уйти втихомолку будеть труднее чемь небольшому гарнизону Шипки.

Дольній Дубникъ, 20-го октября 1877 года.

# Объдня въ лейбъ-гвардіи Измайловскомъ полку. Посъщеніе Гвардіи Государемъ Императоромъ.

Сегодня въ 8 часовъ утра, генералъ Гурко приказалъ собраться къ нему всъмъ ординарцамъ и объявилъ имъ что сегодня—день воскресный, и что поэтому надлежало бы пользуясь свободными часами помолиться Богу или, по русскому выраженю, «лобъ перекрестить». Въ самомъ

дълъ, мы давно не были на молитвъ, и съ боевою жизнью. жизнью минуты, забыли даже всякій счеть днямь; нівкоторые удивились узнавъ что сегодня воскресенье, и одинъ изъ ординарцевъ поспъшилъ заявить что по его разчетамъ сеголня пятнина, но никакъ не воскресенье. Всъ за генераломъ съли на коней и двинулись къ нашимъ переловымъ украпленіямъ въ Егерскій полкъ гла генералъ Гурко предполагаль отслушать обедию. У одной изъ батарей, глядъвшей своими восемью орудіями на турецкій редуть красовавшійся за ріжой Видомь на возвышенности, стояли уже въ ожиданіи генерала Гурко въ каре два полка: Егерскій и Измайловскій. Внутри этого четырехугольника образованнаго выстроившимися полками быль воздвигнуть анадой изъ пяти барабановъ: а прелъ аналоемъ стоялъ въ синенькихъ ризахъ священникъ окруженный двадцатью певчими солдатами. Генераль Гурко, поздоровавшись съ полками и поздравивъ новыхъ Георгіевскихъ кавалеровъ, скомандовалъ музыкъ играть «на молитву»; солдаты сняли шапки, и объдня началась. Мы молились въ самой боевой обстановив и справа и слева отъ насъ почва была изрыта рвами, уселна насыпями; возлів насъ безмольно, но выразительно глядівли впередъ восемь орудій: еще правъе виднълась батарея, а невдалекъ, за ръкой Видомъ, поднимались первыя крутыя возвышенности Плевны; одна изъ нихъ угломъ выдалась кърфкф, къ самому мосту черезъ Видъ; на ея вершинъ очерчивались ясно четырехугольныя земляныя стёны турецкаго редута. Мы молились въ сферф огня этого редута, и зловъщій шипъ гранаты могъ ежеминутно смутить наше мирное настроеніе. Но Турки оставили насъ въ поков. За то въ теченіе всей об'вдни не умолкала ни на минуту -близко отъ насъ расположенная румынская батарея; то и

дъло она съ грохотомъ бросала снаряды на каменный мостъ черезъ Вилъ, въ надежит разрушить его, а въ аккомпанементь къ ней гремъли владекъ залны нашихъ осалныхъ орудій у Гривицы. Турки, зам'єтивъ изъ редуга нашу большую группу собравшуюся тъсно на небольшомъ пространствъ, высыпали изъ редуга и усъяли собой возвышенность словно сотнями маленькихъ черныхъ точекъ. Но высланная къ нимъ откуда-то справа отъ насъ. — откуда именно не сумбю сказать, -- граната разорвалась въ самой серединъ этой кучки любопытныхъ, и во миновеніе ока Турки исчезли съ возвышенности запрятавшись снова въ свою земляную нору. Между темъ, солдаты-певчіе пели объдню. Солдаты усердно крестились и клали земные поклоны. Генералъ Гурко и, позади него, его многочисленная свита стояли въ почтительныхъ позахъ. Сфрое небо разстилалось надъ этою группой; грохоть орудій и отдаленный гуль залповъ ярко напоминали собою действительность. Солдаты то и дёло подходили къ лежавшей подлъ алтаря шапкъ замънявшей кружку, и клали туда свои гроши; въ теченіе объдни набралось три полныя шацки солдатскихъ приношеній. Едва кончилась об'ядня и равобрали барабаны служившіе аналоемъ, генераль Гурко свы на коня выбхаль въ середину каре и обратился къ солдатамъ. Отчетливо и громко зазвучали его слова: «Еще разъ спасибо вамъ, молодиы! А теперь одного бы намъ надо: чтобъ Османъ-паша съ голода да на насъбы пользь; тогда онь равобьется о ваши груди въ дребезги какъ о каменныя стъны... Рромкіе крики солдать покрыли слова генерала. Генералъ Гурко выбхалъ изъ каре въ сторону. Музыка заиграла маршъ, и Егерскій и Измайловскій полки прошли предъ генераломъ церемоніальнымъ маршемъ. Всъ мы затъмъ повернули своихъ коней къ

Лодьнему Лубнику и потянулись по шоссе домой, въ свои неприглядныя и полуразрушенныя конуры. Въ воздух в тянуло холодною сыростью; луга и скаты холмовъ были покрыты сухою поружевшею травой. Разбросанныя тамъ и сямъ деревья стояли голыми; осенній листъ уже опаль, и черные сучья выръзываются на съроватомъ фонъ своими разнообразными причудливыми очертаніями. Позднею хододною осенью въеть отовсюду природа; пахнеть недалекимъ снътомъ, дороги всъ разгрязнило. Труденъ походъ въ такую пору, и быть-можетъ правы иностранныя газеты говоря что движение впередъ для Русской арміи становится нын' невозможнымъ; по крайней мъръ новый переходъ черезъ Балканы, представлявшій огромныя трудности въ лътнюю благопріятную пору, станеть непреодолимою трудностью въ готовое наступить зимнее время. Генералъ Гурко перешедшій уже разъ Балканы въ настоящую кампанію занять нынъ у Плевны. Задача его запереть выходъ Османъ-пашт на Софію и на Вилдинъ, охранять со стороны юга (Орханіе и Софіи) тылъ нашей арміи окружающей Плевну и, наконецъ, сторожить непріятеля кавалеріей съ южной и юго западной стороны Плевны. Опредёлить приблизительно время когда Османъ-паша съвстъ свой последній кусокъ хлеба весьма трудно. Оно можетъ наступить и скоро, можетъ затянуться и на мъсяцъ, и болъе. Въ хлъбъ, по показаніямъ бътлыхъ изъ Плевны Турокъ и Болгаръ, ощущается сильный недостатокъ, но за то мяса, какъ кажется, у Турокъ вдоволь. Мы часто видимъ огромные гурты скота выгоняемые на возвышенности для подножнаго корма; каждый разъ открываемъ огонь изъ нашихъ батарей по этимъ гуртамъ. Вчера, напримъръ, гусары пытались даже отбить штукъ двъсти барановъ спустившихся къ ръкъ Видъ

на волопой, но Турки съ возвышенности открыли такой частый ружейный огонь по гусарамъ что тѣ принуждены были ускакать обратно. Эта маленькая неудавшаяся попытка гусаръ только разохотила нашихъ казаковъ попробовать съ своей стороны угнать партію турепкаго скота, и человъкъ 50 охотниковъ пришли вчера просить на это разрѣшеніе; имъ, конечно, разрѣшили. И сегодня или завтра казаки попытаются похвалиться прелъ гусарами удачей. Какое число штукъ овецъ, барановъ, водовъ и пр. находится въ распоряжени Османъ-паши, опредъдеть трудно; говорять что число это доходить до 5.000 годовъ: къ этому приходится причислить еще лошадей, такъ какъ невзыскательный и выносливый турецкій солдать будеть питаться и кониной. Словомъ. Османъ-пашѣ еще можно поупорствовать въ Плевнъ хотя ему сильно не повезло въ последнее время. Не говоря уже о турецкихъ пораженіяхъ вдоль Софійскаго шоссе, оказывается теперь изъ показаній разныхъ дезертировъ что Османъ-паша сильно надъялся и продолжаетъ надъяться на помощь изъ Орханіе и въ особенности большія надежды возлагаль на Шевкеть-пашу. Къ нему посылаль онъ нъсколько курьеровъ, перехваченныхъ нами, со словесными приказаніями о наступленів въ тыль отряду генерала Гурко; Шевкетъ-паша, съ своей стороны, чрезъ посланцевъ словесно же отвъчаль Осману что считаетъ болъе благоразумнымъ обратное движеніе, т.-е. отступить подальше на югь. Между прочинь, одинъ изъ перехваченныхъ нами пословъ Шевкетъ-паши, разказываль о паническомъ страхѣ наведенномъ на турецкій гарнизонъ въ Радомирахъ дёломъ 12 октября и объясняя этимъ страхомъ поспѣшное отступленіе Шефкетъ-паши въ Орханіе, прибавилъ что Шефкетъ-паша человъкъ очень честолюбивый и завидующій авторитету

Османъ-паши какъ полковолца, и что поэтому настоящее затруднительное положение начальника Плевненской армии хорошій случай для Шефкета насолить Осману чёмъ Шефкетъ-паша и польвуется нынь. Всымь подобнымь разперехваченныхъ Турокъ довърять безусловно нельзя, и каждому предоставляется судить по собственному разумёнію насколько въ нихъ правды. Генераль Гурко ограничивается тъмъ что подвергаетъ всъхъ приводимыхъ къ нему Турокъ допросу, и затъмъ, если допрошенный оказывается б'ёглымъ изъ Плевны, то генераль возвращаеть его назаль въ Плевну же. «Пусть его увеличить собой число ртовь», добавляеть онь при этомь. Помимо любезности возвращать ежедневно Османъ-пашть его дезертировъ, генералъ Гурко оказалъ вчера турецкому генералу еще другую любезность. Онъ отправилъ съ однимъ изъ такихъ дезертировъ къ Османъ-пашъ пакетъ со слёдующимъ адресомъ написаннымъ на французскомъ языкъ: «De la part du général Gourko à son excellence le général Osman, commandant des troupes ottomanes à Plevпа. Въ пакетъ заключалось пять нумеровъ англійской газеты Times въ которыхъ подробно описаны турецкія пораженія подъ Карсомъ. Такъ какъ, по показанію бътлыхъ изъ Плевны, тамъ находятся при штабъ Османа два англійскіе корреспондента, то, буде Османъ-паша не читаетъ по-англійски, корреспонденты сумфють перевести ему содержание отмъченныхъ статей Times. Генералъ Гурко готовъ бы быль послать и французскія газеты говорящія о томъ же діль, но къ несчастію французскихъ газетъ подъ рукой у насъ не оказалось, да кстати слова англійскихъ журналовъ болье авторитетны для Османъпаши чвиъ другихъ газетъ.

Возвращаюсь къ нынъшнему дню. Начавшись для насъ

молитвой день закончился ралостнымъ событіемъ. Вернувшись отъ объдни въ Лольній Лубникъ мы узнали тамъ что въ 12 часовъ дня изволить прибыть къ намъ изъ Медована Государь Императоръ. При этомъ извъстіи, каждый поспешиль наскоро пріодеться по возможности, пообчиститься, каждый вытащиль изь чемодана запасное былье, запасное платье что у кого было поновые. Но нало было спъщить: генераль Гурковъ 11 часовъ сълъ уже на коня чтобъ вхать на встрвчу Его Величества. Свита генерала потянулась за нимъ въ томъ же видь, въ томъ же порядкъ. въ какомъ еще недавно выбажала она подъ Горнимъ Дубникомъ, подъ Телишемъ на поле брани, и вхали мы мимо техъ редутовъ гдъ, всего три дня тому назадъ сильли Турки, трещали ружейные выстрылы, разрывались снаряды, и на этотъ разъ мы бхали снова всб вмъсть. въ нашемъ обыкновенномъ боевомъ видъ, но не подъ шипъніе пуль или гудъніе гранать, а въ ожиданіи симпатичнаго добраго взгляда, ласковаго ободряющаго слова. Мы пробхали мимо полковъ гвардіи, стройно стоявшихъ въ ротныхъ и баталіонныхъ колоннахъ, въ ожиданіи прибытія Государя; провхали еще съ версту впередъ и остановились не слъзая съ лошалей.

Вскорѣ показалась вдали стройная группа конвойныхъ казаковъ, словно стелющаяся по землѣ огромнымъ размѣромъ птица съ мохнатою головой. За казаками въ нѣ-которомъ отдаленіи неслись уланы; сейчасъ за ними быстро двигалась большая коляска Государя ровно покачиваясь по проселочной дорогѣ. За коляской скакали красные лейбъ-гусары, а тамъ далѣе тянулись вереницей верховые и экипажи — свита. Генералъ Гурко медленнымъ шагомъ, одинъ, выѣхалъ впередъ: коляска остановилась, и около нея, черезъ минуту, на гнѣдой лошади появился

Императоръ. Генералъ Гурко приблизился къ Его Величеству, снялъ шапку и припалъ головой на грудь Императора. Государь Императоръ обняль генерала. Привътливо затъмъ поздоровавшись съ нами. Го сударь галопомъ поскакаль къ гвардіи, ожидавшей Его приближенія. За большою группой свиты не слышно было того что сказаль Государь стрелкамь къ которымь онь прежде подъ-**ВХАЛЪ**, но *ура* грянуло въ воздухв, и сквозь густые, неумодкавшіе крики звучали аккорды народнаго гимна. Отъ стредковъ Государь поёхаль къ Павловскому полку, затвиъ къ гренадерамъ. Государь вхалъ отъ полка къ полку. объёзжаль баталіоны, объёзжаль каждую роту: останавливался, благодариль солдать, обращаль ласковое слово къ офицерамъ, иныхъ командировъ обнималъ. Государь былъ видимо взволнованъ, тронутъ, онъ снова былъ съ гвардіей, съ теми кого привыкъ часто видеть дома, въ Петербургъ... Но здъсь Государь видълъ ихъ на неостывшемъ еще полъ битвы, вышедшими изъ огня героями... Многихъ привычныхъ и знакомыхъ лицъ не доставало въ стров, были туть иные съ повязанными головами, съ подвязанными руками. Государь помнилъ всёхъ. Его Величество въ каждомъ полку называлъ имена убитыхъ командировъ, припоминалъ хорошія черты изъ жизни каждаго; Государь разказываль громко о раненыхъ которыхъ успъль ранъе посътить, о ходъ ихъ ранъ, о надеждахъ на выздоровленіе. Въ Измайловскомъ полку Государь поцёловаль въ лобъ рядоваго Ивана Овчинникова отбившаго въ деле 12 октября турецкое знамя. Въ Егерскомъ полку Государь слушаль благодарственное молебствіе, и когда священнослужитель провозгласиль въ концѣ молебствія «в'вчную память убіеннымъ на пол'в брани за Въру, Царя и Отечество», Государь сталъ на колъни и,

все время пока пѣли молитву, стоялъ на колѣняхъ опустивъ голову; обильныя слезы текли по лицу Императора, и со слезами Онъ подошелъ приложиться ко кресту. Солдаты проводили Его Величество восторженными криками. Оглушающій гулъ стоялъ въ воздухѣ. Солдаты оцѣнили посѣщеніе ихъ Государемъ. Они доселѣ привыкли встрѣчать Его Величество въ Петербургѣ въ парадной и мирной обстановкѣ, а теперь увидѣли его снова посреди себя, на полѣ боя, въ трудныя минуты, вдалекѣ отъ родины, на свѣжемъ еще полѣ битвы; они увидѣли Государя пріѣхавшаго сюда обласкать ихъ, утѣшить, ободрить словомъ участія и любви. Въ четыре часа дня Его Величество простившись съ гвардіей возвратился въ Мелованъ.

Дольній Дубникь, 23 октября 1877 г.

### III.

# ГВАРДІЯ ВЪ БАЛКАНАХЪ

# Выступленіе изъ Дольняго Дубника.

Весь день 3 ноября въ Дольнемъ Дубникъ царило особенно оживленное движеніе; весь день тянулись изъ-подъ Плевны по тоссе войска, направляясь къ Горному Дубнику, къ Телишу, и далбе; на мъсто ихъ двигались подъ Плевну новыя части, на смёну гвардіи покидавшей свои позиціи у Плевны. Высоко нагруженныя фуры стояли у полуразрушенныхъ домиковъ Дольняго Дубника, и около фуръ суетилась и бъгала прислуга, стараясь засунуть лишній узелокъ, лишній ящичекъ въ переполненный и безъ того фургонъ. Штабу приказано было выступать 4-го, рано утромъ, чуть забрежжить свъть; куда именно, зачъмъ, --еще пока неизвъстно, но судя по тому что отправлены впередъ казаки для отвода пом'вщеній штабу въ Радомирцахъ на 4 ноября, а въ Яблоницахъ на 5-е, позволяется заключить что передвигаемся мы на югь къ Балканамъ.

Въ ночь съ 4-го на 5-е наше выступленіе едва не было задержано телеграммой, полученной генераломъ Гурко отъ

генерала Скобедева о томъ что по достовърнымъ свъдъніямъ Турки намфрены сдблать усиленную вылазку изъ Плевны на позиціи генерала Скобелева. Въ три часа ночи пушечные выстрым, трескъ ружейной стрыльбы, разпавшјеся въ сторонъ позицій Скобедева, явились въ полтвержленіе только-что полученной телеграммы и заставили генерала Гурко, его ординарцевъ и штабныхъ вскочить со своихъ постелей и выбъжать на улицу. Генераль Гурко отправиль ординарца къ Горнему Лубнику и Телишу съ тъмъ чтобы задержать на всякій случай до утра движеніе выступившихъ уже въ походъ гвардейскихъ частей, и самъ, готовый състь на коня, сталъ дожидаться новыхъ извъстій отъ генерала Скобелева. Ночь была свътлая, лунная, но очень холодная, съ съвернымъ вътромъ, доносившимъ до насъ ярко знакомые звуки непрерывнаго треска ружейной пальбы и отдёльныхъ глухихъ ударовъ орудій. Огонь быль частый и сильный и заставляль предполагать о серіозномъ столкновеніи: «ужь не самъ ли Османъ-паша прорывается изъ Плевны? Но часа черезъ два перестрълка стала стихать и къ 5 часамъ утра умолкла вовсе; то была въроятно одна изъ часто повторявшихся въ последнее время вылазокъ турецкихъ на позиціи занятыя генераломъ Скобелевымъ. Мы поспъшили вернуться къ своимъ постелямъ, доспать немногіе остающіеся до выступленія часы и согреться, снова зарывшись въ солому, отъ ночнаго холода. Ужасно-когда думаешь о раненыхъ и умирающихъ въ такую холодную ночь гденибудь въ открытомъ полъ, или въ земляной канавкъ вырытой для самообороны!

Благодаря ночной тревогъ генералъ Гурко отложилъ выступление изъ Дольняго Дубника на 4 часа позднъе, и мы покинули селение только въ десять часовъ утра 4

ноября, слёдуя за генераломъ по шоссе къ Горнему Лубнику и Телишу въ Радомирцы, гдъ должны были заночевать въ тотъ день. Кстати, на прошаньи съ Лольнимъ Лубникомъ мнъ припомнидась дюбопытная спена свиданія генерала Гурко съ генераломъ Скобелевымъ полъ Плевной, имфвиал мфсто въ редутф Мирковича на Волынской горъ, съ недълю или полторы тому назадъ. Личная храбрость и отвага обоихъ генераловъ не подлежатъ ни для кого сомнѣнію, а презрѣніе къ опасности Скобелева вошло даже въ поговорку; но туть въ редутѣ Мирковича обоимъ генераламъ вмъстъ пришлось состязаться другъ предъ другомъ въ отватъ или выдержать дуель храбрости. Условившись свидъться между собою для переговоровъ о выборъ мъста для возведенія новыхъ укръпленій на позиціяхъ подъ Плевной, генералы Гурко и Скобелевъ назначили мъстомъ свиданія для себя редуть Мирковича и събхались тамъ на дняхъ, каждый въ сопровождении своихъ ординарцевъ, начальниковъ ввъренныхъ имъ частей и пр., такъ что небольшой редуть наполнился многочисленною свитой обоихъ генераловъ. Этотъ редутъ расположень отъ ближайшаго турецкаго укръпленія на разстояніи какихъ-нибудь 800-1.000 саж., и Турки до того пристръдялись къ нему изъ своихъ орудій что безъ промаха направляють свои снаряды въ самую средину редуга. Въ обыкновенное время Турки ръдко стръляютъ въ наши укрѣпленія и первые не открываютъ никогда огня изъ орудій, а только изрѣдка отвѣчаютъ на наши выстрылы. На этоть разь Турки по обыкновенію разгуливали по своимъ укрѣпленіямъ, иные работали съ лопатами въ рукахъ, другіе сидели кучками на насыпи; турецкій офицерь внутри укрыпленія разьызжаль верхомь на былой лошади... Гурко, разговаривая со Скобелевымъ и

замътивъ эту sans géne Турокъ въ такомъ близкомъ разстояніи отъ нашего редута, обратился къ батарейному командиру съ приказаніемъ: «дать по нимъ залпъ изъ двухъ орудій!» Залпъ быль данъ, и Турки мгновенно попрятались за насыпью: но черезъ минуту снова появились съ лопатами на поверхности укрѣпленія, снова выползла кучка любопытныхъ и офицеръ на бълой лошали. «Дать по нимъ еще залпъ шрапнелью!» скомандовалъ генераль Гурко и обратился съ прерваниою речью къ Скобелеву. Турки отъ втораго залпа скрылись вовсе и не показывались больше на поверхности укръпленія. Но воть на ихъ сторонъ показался бълый дымокъ. «Ложись!» раздался крикъ дежурнаго фейерверкера, и все что было въ редутв кинулось не землю; остались на ногахъ только Гурко и Скобелевъ въ позахъ разговаривающихъ между собою людей. Турецкая граната, съ воемъ, шипомъ и свистомъ разрывая воздухъ влетела въ редутъ и зарылась въ землю по самой срединъ редуга; офицеръ-артиллеристь бросился къ мъсту упавшаго снаряда, разрылъ землю, вынуль еще горячую оть полета, но не разорвавшуюся гранату и положиль ее на землю предъ генералами. Чрезъ минуту раздался новый крикъ «ложись!», и новая граната ворвалась въ редуть и зарылась рядомъ съ первой. Гурко и Скобелевъ вошли на барбетъ и продолжали при второй гранать также стоя разговаривать и сохранять хладнокровный видъ другь предъ другомъ. Турки, если отвъчають на наши выстрълы, то выпускають обыкновенно однимь выстреломь более того чемь пущено въ нихъ; поэтому надо было ожидать прибытія третьей гранаты, которая при новомъ крикв «ложись» и не замедлила удариться въ землю шагахъ въ пяти отъ бесъдовавшихъ и какъ разъ впереди ихъ. По счастію,

этотъ вновь прибывшій снарядь не лопнуль; въ противномъ случав обоихъ генераловь не было бы въ живыхъ, такъ какъ осколки лопнувшаго снаряда летятъ впередъ по силв инерціи и неминуемо должны были бы задвть Гурко и Скобелева. При этой третьей гранатв оба генерала были блёдны, но ни въ чемъ не измёнили себв, сохраняя прежнюю позу и не прерывая бесёды какъ будто ни въ чемъ не бывало.

Но возвращаюсь къ прерванному разказу. Мы вдемъ за генераломъ Гурко по Софійскому шоссе на югь и внутренно радуемся что покинули наконедъ Дольній Дубникъ, начинавшій порядкомъ надобдать монотонностью жизни и безконечнымъ выжиданіемъ той минуты когда Османъ-паша вздумаеть положить оружіе или съ оружіемъ въ рукахъ пробиваться на волю. Мы двигаемся вдоль шоссе по волнистой мъстности, съ каждымъ часомъ пути становящейся болье волнистою и пересыченною. Возвышенности постепенно делаются круче, сосредоточеневе, -- съ острыми гребнями наверху: лощины суживаются, и въ ихъ глубинъ ручейки и ръчки стремятся быстрве по каменистому ложу, а вдали, сквозь сизый туманъ, видивются первыя темныя массы горъ. Въ Радомирцахъ мы находимся уже у подошвы Балканъ. Пришли мы въ Радомирцы къ самому вечеру, когда въ темнотъ не приходится разбирать гдв и какъ устроиться поудобнве на ночь. Располагаемся въ чистенькихъ домикахъ Помаковъ на сквозномъ вътру, ибо окна разбиты, дверей въ домахъ нътъ. Съ разсвътомъ на другой день двигаемся далье. Красиво расположенныя селенія на откосахь горь и въ глубинъ долинъ стоятъ пустыя, покинутыя ихъ обитателями, Помаками. Помаки, это Болгары издавна принявшіе мусульманство въ видахъ лучшаго обезпеченія

своей собственности отъ корыстолюбія турецкихъ беговъ; перемънивъ въру въ интересахъ собственности. Помаки стали злёйшими врагами своихъ единоплеменниковъ Болгаръ-христіанъ и крѣпкими друзьями Турокъ. Въ настояшую минуту они вмёстё съ Турками ушли вслёдъ за отступившимъ въ Орханіе турепкимъ войскомъ, ущли изъ боязни Русскихъ и наказанія за многія совершенныя надъ Болгарами жестокости. Отступленіе Шефкетъ-паши по шоссе было въроятно весьма поспъшное, такъ какъ Турки въ селеніяхъ по дорогь не успыли уничтожить запасовъ свна, ячменя и овса, такъ что въ селеніяхъ Луковцы, Петровены, Бласничево находится достаточное количество фуража для лошадей. Надо думать поэтому что Шефкетьпаша разчитывалъ на немедленное наступление на него Русскихъ войскъ послъ дъль подъ Горнимъ Дубникомъ и Телишемъ, почему и счелъ за лучшее быстро отступить для занятія болье укрыпленныхь позицій близь Орханіе и въ Этропол'я у переваловъ черезъ Балканы.

Выступивъ вчера изъ Радомирцевъ, мы вплоть до Яблоницъ танемся длинною вереницей по широкому шоссе,
обгоняя колонны пѣхоты, артиллерійскіе парки, сторонящіеся чтобы дать дорогу генералу и его свитѣ, то и дѣло раздаются звуки барабана дающіе знать растянувшейся
колоннѣ войска о томъ что приближается начальство: командуютъ: «смирно!» Генералъ Гурко выкрикиваетъ «здорово Семеновцы»! «здорово Преображенцы!» «здорово
артиллерія»! «Посторонись!» раздается въ одной сторонъ.
«Штыкъ прими! ротозѣй!» слышатся въ другой. «Раздайтесь, эй!» слышится еще гдѣ то. По извилистой дорогѣ,
то поднимающейся въ гору, то огибающей ее, виднѣются
въ разнообразныхъ группахъ войска или двигающіяся,
или отдыхающія на бивакѣ въ сторонкѣ среди красивой

обстановки горъ; что ни шагъ, то новый видъ, и новый богатый сюжетъ для Вас. Вас. Верещагина находящагося вмъстъ съ нами въ свитъ генерала Гурко. Кромъ Верещагина, занятаго исключительно наблюденіями для будущихъ работъ, въ свитъ Гурко находятся еще корреспондентъ Новаго Врсмени г. Ивановъ и корреспондентъ Daily News Мас Gahan, успъвшій зальчить въ Букурештъ свою расшибленную ногу и получить на дняхъ изъ Главной Квартиры разръшеніе слъдовать за генераломъ Гурко.

Сегодня мы остановились въ селеніи Яблоницы, и какъ долго простоимъ здёсь еще неизвёстно.

С. Яблоницы, 5-го ноября 1877 года.

#### Въ Балканахъ.

Сегодня третій день какъ мы стоимъ въ Яблоницахъ, въ 14 или 15 верстахъ отъ непріятеля, занявшаго позиціи въ горахъ близь переваловъ черезъ Балканы. Ближайшая къ намъ позиція Турокъ находится у селенія Правицы (Правца), на узлѣ двухъ дорогъ ведущихъ въ Софію сквозь хребетъ горъ; это передовая позиція Турокъ, оберегающая подъемъ на Балканы по сю сторону хребта. У Правицы дорога на перевалъ раздвояется, и одна вѣтвь идетъ черезъ Орханіе, другая черезъ Этрополь, мѣстечки расположенныя близь переваловъ и укрѣпленныя Турками. Наконецъ, въ селеніи Златица, на спускѣ по ту сторону Балканъ, собраны Турками значительныя силы, родъ резерва для турецкихъ войскъ, оберегающихъ горный хребетъ въ Орханіе, Этрополѣ и Правицахъ. Какая численность этихъ войскъ—заключить съ достовѣрностью труд-

но изъ сбивчивыхъ показаній бёглыхъ изъ - за Балканъ Болгаръ. Если судить приблизительно, то всё данныя врашаются около пифръ трехъ-четырехъ баталіоновъ въ Правипахъ. 12 или 15 баталіоновъ въ Этрополь, 6 — 8 въ Орханіе, при орудіяхь въ каждой изъ названныхъ укрѣпленныхъ позицій. Но при этомъ остается неизв'єстнымъ какіе это баталіоны, полнаго или неполнаго состава, 600 или 800 человъкъ, и изъ какого рода войска они составлены, изъ низама или мустахфиза. Разсказываютъ что оба рода войска встречаются тамъ перемешанными другъ съ другомъ на половину; къ тому же защита Балканъ устроена самою природой, и дикій характеръ горнаго хребта является на помощь численному составу войска. Неприступность турецкихъ позицій облегчаеть защиту ихъ незначительными силами противъ превосходнаго числомъ непріятеля. Съ нашихъ аванпостовъ открывается видъ на эти темныя массы горъ, занятыя Турками спрятанными въ извилистыхъ кручахъ, на гребняхъ вершинъ и въ лъсахъ, покрывающихъ и склоны, и вершины. Наши аванпосты расположены верстахъ въ 10 отъ Яблоницъ, вдоль ручья пересъкающаго Софійское шоссе у селенія Осиково; состоять они изъ казаковъ-Кубанцевъ, кучками въ 5 человъкъ, разбросанных в вдоль ручья по возвышенностямъ. Пять маленькихъ невзрачныхъ лошадей стоять кружкомъ около вороха свна; туть же въ сторонкъ горитъ небольшой огонь, на которомъ Кубанцы варять себь супь изъ капусты съ сухарями; ружья поставлены въ козлахъ наготовъ, но непріятеля, по словамъ Кубанцевъ, не видать вовсе, онъ не выходить изъ своихъ норъ, развъ только изръдка покажутся на какой - нибудь изъ вершинъ нъсколько всадниковъ, поглядятъ кругомъ и убзжають снова въ лесистыя кручи. Цепь Турокъ отъ

нашихъ аванпостовъ расположена верстахъ въ пяти или шести, близь укрѣпленій Правицы, и Турки, повидимому, довольствуются тёмъ что сидять спокойно въ своихъ укрыпленіяхь избытая даже аванпостной перестрылки. Селеніе Осиково лежить по ту сторону ручья, въ полуверств отъ нашей ибпи. Красивые чистенькіе помики стоять пустые: окна и двери выбиты: тишина царить въ селеніине видать ни одной души нигдъ кругомъ; какая-то мертвая тишина и въ окружающихъ горахъ покрытыхъ на верху снёгомъ блестящимъ на солнцё. Пробъжить по опуствлой улицв селенія отощалая собака, жалобно завоеть на минуту; двъ-три сороки перелетятъ съ одной крыши на другую, и снова все мертво и тихо. Вороны иногда . покружатся надъ деревней: ужь не чують ли они близкой добычи? Въ виду непріятеля, вопросъ о столкновеніи съ нимъ-первый приходить на умъ. Когда и гдв произойдеть оно? туть ли за Осиковымь у Правицы, и затъмъ въ Этрополъ и Орханіе, или снова, по примъру перваго перехода черезъ Балканы нынёшнимъ лётомъ, мы будемъ искать обхода неприступныхъ позицій Турокъ въ горахъ? Всв эти вопросы составляють у насъ тайну генерала Гурко да его начальника штаба генерала Нагловскаго, но судя по тому что едва пришли мы въ Яблоницы какъ скрылся внезапно, куда-никому не извъстно, кн. Церетелевъ, надо предполагать что онъ отправленъ генераломъ Гурко съ деликатнымъ поручениемъ, которое, въ виду Балканъ, не можетъ быть иное какъ изысканіе пути для обходнаго движенія черезъ Балканы. Это предположеніе не замедлило оправдаться сегодня, съ возвращениемъ князя Церетелева. Оказалось, что Болгары действительно указывали на возможность обойти турецкія позиціи и называли дорогу по ущелью Чернаго Лома проходимою для артиллерін. Для провърки показавій Болгаръ былъ коман-

дированъ генераломъ Гурко полковникъ Паренновъ (начальникъ штаба у графа Шувалова) и хорунжій князь Перетелевъ съ 50-ю Осетинами произвести развёдку указанной дороги. Имъ приказано было избъгать всякой встръчи съ непріятелемъ чтобы не обнаружить своего присутствія въ горахъ, для чего и были имъ даны въ конвой Осетины которыхъ не отличишь отъ черкесовъ. Двинувшись по ущелью Чернаго Лома вверхъ къ самому устью. полковникъ Паренповъ и князь Перетелевъ прошли верстъ 30 по плохой непроходимой дорогь, и затымъ уперлись въ перевалъ гдъ никакой дороги не оказалось. Подъемы и кручи поросшіе густымъ лісомъ были таковы что даже на конъ взобраться на нихъ не было никакой возможности. Испробовавъ подъемы на перевалъ по всёмъ направленіямъ, Паренцовъ и Церетелевъ убъдились что изследованный путь недоступень не только для артиллеріи, но непроходимъ и для кавалеріи. Непріятеля нигдъ при этомъ замъчено не было. Спустившись снова внизъ, Паренцовъ и Перетелевъ попробовали подняться на переваль по новому направленію по которому значится выочная дорога. Но и этотъ путь оказался невозможнымъ даже для горной артиллеріи. Продолжая однако следовать по этому пути къ перевалу, наши соглядатаи увидъли турецкую пехотную цень, расположенную по хребту и очевидно поставленную туть для охраненія той горной тропинки по которой шла вьючная дорога. Турецкіе солдаты стояли на снъту попарно, на разстояніи 50 саженъ другъ отъ друга, причемъ на самомъ перевалъ замътны были вырытые ровики для пъхоты. При приближении Осетинъ, Турки быстро спрятались въ ровики, а черезъ минуту появились снова на хрсбтв въ большемъ числв и дали нъсколько выстръловъ по Осетинцамъ. Полковникъ Паренцевъ приказалъ Осетинцамъ немедленно вернуться и

не затъвать съ непріятелемъ перестръдки. Въ результатъ. Паренцевъ и Перетелевъ констатировали что свълънія Болгаръ объ обходной дорогь черезъ Балканы не подтвердились на аблё и что, вопервыхъ, обойти турецкія укрыленія возможно только для небольшой колонны пехоты, и вовторыхъ, что Турки, наученные опытомъ Хаинкіойскаго обхода, бдительно оберегають малейшія горныя тропинки, и что, следовательно, захватить Турокъ врасплохъ нынъ невозможно. Такимъ образомъ завершилась сегодня мысль обойти Турокъ въ тыль, и попытка эта едвали можетъ возобновиться въ виду того, что по показаніямъ Болгаръ знакомыхъ съ містностью, другихъ обходныхъ дорогъ не существуетъ. Но если нельзя обойти Турокъ, то вопросъ, будемъ ли мы атаковать ихъ позиціи и проходить Балканы съ бою, - невольно приходить на умъ. По крайней мъръ генералъ Гурко, прівхавъ сегодня въ Московскій полкъ, справлявшій свой полковой праздникъ, обратился къ солдатамъ съ речью въ которой, между прочимъ, упомянувъ о храбрости Московскаго полка въ деле у Горняго Дубняка, сказалъ указывая рукой на горы: «Я убъжденъ что вы выковырнете оттуда непріятеля штыками съ тою настойчивостью и темъ мужествомъ которыя вы уже разъ доказали на деле.

Въ ожиданіи со дня на день рѣшительнаго дѣйствія со стороны генерала Гурко, мы жадно прислушиваемся къ тому что разказывають бѣглые Болгары о непріятелѣ, засѣвшемъ въ горахъ. По большей части Болгары эти мало что знають, и ихъ свѣдѣнія о числѣ войскъ, о состояніи духа турецкаго солдата—всегда ничтожны. Отъ Болгаръ мы знаемъ только что Черкесовъ въ горахъ нѣтъ и замѣнены они регулярною кавалеріей, что по уходѣ своемъ черкесы жгли недавно болгарскія деревни по ту сторону Балканъ, и наконецъ что жители Турки поки-

нули Орханіе и Этрополь и перебрались въ Софію. Болье обстоятельны показанія одного быжавшаго кы намы человъка. Самая исторія его не лишена интереса: онъ по происхожленію Албанепъ и по первоначальной въръ мусульманинъ. Полюбивъ сербскую девушку, бежалъ изъ турепкаго войска и желая жениться приняль христіанскую въру и перешелъ въ сербское подданство, сдълавшись съ этой минуты заклятымъ врагомъ Турокъ. Онъ мирно проживаль въ Ужинъ, когда въ минувшемъ августв его вывезъ оттуда князь Церетелевъ въ русскій дагерь гдв онъ могъ быть хорошимъ лазутчикомъ. Его нарядили въ костюмъ баши-бузука и проведя за цёпь нашихъ аванпостовъ пустили ночью въ Плевну. Это было въ последнихъ числахъ августа. Съ техъ поръ и до сей минуты о немъ не было никакихъ слуховъ что заставляло предполагать что Турки узнали въ немъ русскаго шпіона и поспъшили покончить съ нимъ. Только вчера мы увидали его вновь. Оказалось изъ его разказовъ. что едва онъ приблизился ночью къ цёпи турецкихъ аванпостовъ въ Плевив какъ былъ схваченъ Турками и на утро приведенъ для допроса къ Османъ-пашъ. Начальникъ Плевнинскаго гарнизона принялъ его сурово и встрътиль его словами: «ты русскій шпіонь, иначе ты не могь бы пройти черезъ русскую цёпь въ Плевну, и поэтоту я прикажу тебя разстрёлять». Однако угрозу эту Османъпаша не привель въ исполнение и ограничился темъ, что убъдившись чрезъ докторовъ въ его правовъріи заключилъ его въ тюрьму, откуда по прошествіи 8 дней препроводиль вмёстё съ четырьмя плёнными, русскими солдатами, по Софійскому шоссе. Русскихъ плѣнныхъ повели въроятно въ Константинополь, и вели ихъ съ большимъ тріумфомъ, связанными, при развернутомъ турецкомъ знамени, съ музыкой и въ сопровождении 30 солдатъ низама; а нашего дазутчика снова заперди въ тюрьму гав-то, гав товарищами по заключенію оказались у него турепкіе солдаты посаженные въ тюрьму за дезертирство. Отъ этихъ-то бъглыхъ онъ узналъ нъсколько сплетенъ которыя и передаль вчера намъ, убъжавъ ночью изъ тюрьмы. Разказываль онъ что въсть о взятіи Горняго Дубника и Телиша произвела сильное впечатление между Турками. въ особенности извъстіе о взятіи въ плънъ двухъ пашей и такого количества войска. Эта въсть будто бы заставила жителей Орханіе бъжать въ Софію, а Шефкетъ-пашу отступившаго изъ Радомирцевъ нарыть новыя укръпленія у Орханіе и Этрополя. Шефкетъ-паша впрочемъ не оставался долго начальникомъ послѣ своего отступленія въ горы. Прибыль изъ Константинополя зять султана Кассимъ-паша, и осмотръвъ позиціи увезъ съ собою Шефкета въ Константинополь, а въ Орханіе назначилъ командующимъ Шекиръ-пашу. Въ Орханіе пронесся было слухъ что Гафузъ-паша двинулся изъ Ниша съ 8-ю баталіонами къ Софіи, но что, будто бы, узнавъ о томъ что Сербія подняла голову, поспъшно вернулся обратно въ Нишъ. Лазутчикъ передавалъ еще что сотоварищи его по заключенію разказывали ему о страхъ, съ которымъ якобы турецкія войска въгорахъ ожидають со дня на день прихода генерала Гурко или Гяурко-паши, какъ они называють нашего генерала. «Гурко-хитрецъ, говорять они, его ожидаешь отсюда, а онь обойдеть тебя сзади. О количествъ войскъ въ горахъ лазутчикъ передаваль тъ же слухи что и бъглые Болгары, т.-е. что всего на все у Турокъ имъется для защиты горныхъ проходовъ таборовъ около двадцати пяти.

> С. Яблоници, 8 ноября 1877 года.

## Дѣло у с. Правцы.

Генералъ Гурко двинулъ 10 ноября ввъренныя ему войска въ наступление на Балканы въ слъдующемъ порядкъ:

Лейбъ-гвардіи Московскому полку и 2-му и 3-му гвардейскимъ стрълковымъ баталіонамъ (итого шесть баталіоновъ пъхоты при восьми пъшихъ орудіяхъ), тремъ сотнямъ Кавказской казачьей бригады (при шести конныхъ орудіяхъ), подъ общимъ начальствомъ свиты Его Величества генералъ-майора Эллиса 1-го,—выступить въ 9 часовъ утра и слъдуя по шоссе атаковать непріятельскую позицію въ окрестности деревни Правцы.

Лейбъ-гвардіи Семеновскому полку, 1-му и 4-му гвардейскимъ стрѣлковымъ баталіонамъ, двумъ взводамъ 6-й Донской гвардейской казачьей батареи, взводу конно-горной батареи, взводу 8-й казачьей батареи, одному эскадрону лейбъ-гвардіи гусарскаго Его Величества полка и тремъ сотнямъ Кавказской казачьей бригады, подъ общимъ начальствомъ генералъ-майора Рауха,—выступить изъ деревни Ведраръ и слѣдовать чрезъ селенія Калугерово и Лакавицу для атаки турецкой позиціи у дер. Правцы съ лѣваго ея фланга, а если можно то и съ тыла (итого у Рауха шесть баталіоновъ пѣхоты, четыре эскадрона, восемь конныхъ орудій, съ придачей роты гвардейскаго сапернаго баталіона).

Тремъ баталіонамъ лейбъ-гвар-діи Измайловскаго полка; двумъ баталіонамъ Псковскаго полка, двумъ эскадронамъ лейбъ-гвардіи гусарскаго Его Величества полка (всего

пять баталіоновъ пѣхоты при восьми пѣшихъ орудіяхъ и два эскадрона)—оставаться въ резервѣ на укрѣпленной позиціи на Маломъ Искерѣ позади деревни Усиковицы.

Великолуцкому пъхотному полку, лейбъ-гвардіи Преображенскому полку, лейбъ-гвардіи Гренадерскому, одному баталіону Псковскаго полка (всего двънадцать баталіоновъ, тридцать восемь орудій) и десяти эскадронамъ кавалеріи, подъ общимъ начальствомъ генералъ-майора Дандевиля,—произвести демонстрацію на позиціи Турокъ близь Этрополя, а въ случать колебанія замтичнаго въ непріятельскихъ войскахъ, перейти въ болте ръшительное наступленіе и овладть Этрополемъ.

Двумъ полкамъ 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи, при восьми конныхъ орудіяхъ (итого восемь эскадроновъ, восемь конныхъ орудій),—произвести демонстрацію на Орханіе, завязавъ въ окрестностяхъ Орханіе артиллерійскій бой съ непріятелемъ.

Такова въ общихъ чертахъ диспозиція, объявленная 9 ноября по войскамъ находящимся въ распоряженіи генерала Гурко.

Приходилось первымъ дёломъ завладёть турецкими позиціями у деревни Правецъ, лежащей на узлё двухъ дорогъ въ Софію (идущихъ на Этрополь и на Орханіе). У
Правца Турки заняли длинный горный кряжъ, по высотё
своей господствующій надъ ближайшими къ нему съ нашей стороны высотами,—кряжъ, коего хребетъ представляется глазамъ въ видё девяти вершинъ разнообразныхъ
по своимъ формамъ: остроконечныхъ, куполовидныхъ,
подковообразныхъ, мёстами голыхъ, мёстами покрытыхъ
густымъ дубовымъ лёсомъ, иногда мелкимъ кустарникомъ.
На высочайшихъ точкахъ этихъ вершинъ и на крутыхъ
склонахъ Турки расположились въ своемъ боевомъ и до-

машнемъ порядкъ: тутъ на одномъ изъ склоновъ въ лъсочкъ видивлся ихъ лагерь съ рядами бълыхъ палатокъ, на другомъ десятки словно ступенями идущихъ сверху внизъ ложементовъ; на самой высокой вершинъ, голой и вмъсть крайней къ шоссе огибающему кражъ у его подошвы, виденъ редутъ съ двумя горными орудіями, а внизъ отъ редута-новые ряды ровиковъ и ложементовъ. Турокъ числомъ тутъ не много, всего три, четыре баталіона, разбросанныхъ по всему пространству кража, по всъмъ его девяти вершинамъ, но сосредоточенныхъ главнымъ образомъ на двухъ крайнихъ высотахъ кряжа. За то вся позиція Турокъ неприступна съ нащей стороны, то-есть со стороны деревни Усиковицы, откуда двигаются въ атаку Московскій полкъ съ двумя баталіонами стрёлковъ. Подошва турецкой горы состоить изъ каменныхъ глыбъ, на которыя влёзать можно развё только цёпляясь за кусты и безъ ружья въ рукахъ; весь кряжъ представляетъ покатую кручу по которой нечего и думать вести атаку снизу на верхъ; сидящій на верху въ ложементъ турецкій солдать со скорострёльнымь ружьемь можеть спокойно защищаться противъ десятерыхъ лезущихъ на него снизу. Единственный способъ взять непріятеля въ подобной позиціи-это громить его ложементы артиллеріей съ другихъ ближайшихъ кряжей, а пъхотой обойти его въ тыль, переръзвъ ему всякое сообщение съ главнымъ базисомъ Орханіе. Эта послёдня задача была возложена на отрядъ генерала Рауха, который долженъ горными, тропинками незамътно для непріятеля пробраться съ артиллеріей и пъхотой въ обходъ турецкой позиціи и появиться съ другой стороны непріятельскаго кряжа, именно со стороны обращенной фасомъ къ долинъ ръчки Правца и къ Орханіе. Съ той стороны подъемы

на турецкую гору не такъ круты и недоступны; и на нихъ существуетъ дорога проложенная Турками отъ Орханіе къ вершинамъ упомянутаго кряжа. Тамъ же, на шоссе ведущемъ по долинъ къ Орханіе, долженъ стать одинъ изъ ввъренныхъ начальствованію гонерала Рауха баталіоновъ стрълковъ, для воспрепятствованія Туркамъ выслать изъ Орханіе войска на помощь къ своимъ и, пока у самаго Орханіе 8 эскадроновъ кавалеріи будутъ развлекать внимание непріятеля артиллерійскимъ огнемъ, самъ генералъ Раухъ поведетъ Семеновскій полкъ и другой изъ ввёренных ему баталіоновъ стрёлковъ въ атаку на непріятельскую гору; съ нашей же стороны по эту сторону кряжа будеть стоять Московскій полкъ съ двумя . баталіонами стрълковъ, и едва генераль Раухъ благополучно совершить обходное движение, появится на непріятельскихъ вершинахъ и займетъ тамъ позицію, будутъ вызваны изъ Измайловскаго полка охотники чтобы ночью, или подъ кровомъ вечерняго тумана, всполати по каменнымъ глыбамъ до турецкихъ ложементовъ и штыками очистить отъ непріятеля остальные склоны и вершины кряжа: Турки принуждены будуть тогда сдаться или бъжать. Самая трудная и серіозная часть всего предпріятія поручена генералу Рауху, и весь успъхъ дъла зависить отъ того-проберется ли его отрядъ по незнакомымъ тропинкамъ съ орудіями чрезъ горы въ долину р. Правца? Генералъ Раухъ выступилъ изъ селенія Яблоницы въ 2 часа пополудни, 9 ноября, предполагая къ полудню 10 ноября появиться въ назначенномъ мѣстѣ; ему приходилось, по словамъ Болгаръ, пройти всего 40 верстъ горнаго пути, но такого пути что эти сорокъ верстъ генералъ Раухъ со ввъреннымъ ему отрядомъ сдълалъ въ течение двухъ слишкомъ сутокъ и появился въ тылу у непріятеля толь-

ко 11 ноября, въ 6 часу вечера. Но съ его появленіемъ на одной изъ вершинъ непріятельскаго кряжа діло у Правца было окончено; въ ночь Турки бросили свои повипін и бъжали по лъснымъ тропинкамъ, спасаясь въ одиночку и небольшими партіями въ Орханіе. Все предпріятіе было блистательно исполнено, съ ничтожными потерями съ нашей стороны, -- 70 человъкъ выбывшихъ изъ строя за оба иня битвы. Мы только-что вернулись сейчасъ съ поля сраженія, проведя ночь на позиціяхъ въ ожиланіи окончательнаго исхода тіла выяснившагося только сегодня поутру. На завтра предположена генераломъ Гурко атака Этрополя, и я спешу воспользоваться немногими минутами чтобъ описать битву 10 и 11 ноября у Правца въ самыхъ общихъ чертахъ, оставляя подроб-. ности какъ обходнаго движенія генерала Рауха, такъ и самой атаки турецкихъ позицій, до болье свободнаго времени. Притомъ, поле военной операціи третьяго дня и вчера было до того растянуто что мнв приходится пока ограничиться описаніемъ только небольшой сферы дъйствія лично мною виденной.

Первое столкновеніе съ непріятелемъ 10 ноября произошло со стороны двухъ сотенъ казаковъ Владикавказской казачьей бригады, наткнувшейся на турецкіе аванносты и пикеты вблизи дер. Осиково, далеко не добзжая до главной позиціи Турокъ. Завидя колонны Московскаго полка приближавшіяся по шоссе, Турки бросили перестрёлку съ казаками и отступили съ горы, которую занимали въ количестве двухъ приблизительно роть, на следующую гору ближайшую къ ихъ главной позиціи. Къ вечеру этого дня, при содействій Московскаго полка, были втащены на высоты нёсколько горныхъ орудій, огонь которыхъ заставилъ Турокъ покинуть всё окрестныя горы

и удалиться на свой главный кряжь, въ его редуты и ложементы! Ночь съ 10-го на 11-е была вся посвящена на то, чтобы поднять на ближайшія къ непріятельскому кряжу вершины горъ какъ горныя орудія, такъ и 9 фунтовыя, что требовало огромнаго труда, такъ какъ подъемъ этихъ орудій совершался не лошадьми, а на рукахъ солдать. Отсутствіе всякихъ дорогь, лісистыя кругизны и камни дълали невозможнымъ употребленіе лошадей. Но благодаря настойчивости и упорной энергіи солдать, работавшихъ всю ночь налъ втягиваніемъ на веревкахъ и просто на рукахъ тяжеловъсныхъ орудій, къ разсвъту 11-го шестнадцать пушекъ глядъли на непріятеля съ различныхъ вершинъ, и къ 10 часамъ утра, когда туманъ разсвялся, быль открыть съ нашей стороны правильный артиллерійскій огонь. Горы огласились звуками орудійныхъ выстрѣловъ, одиночныхъ и залповъ, а эхо утроивало и учетверяло каждый звукъ въ горахъ. Цёлый день прододжалась не умолкавшая ни на минуту канонада, наши батареи посылали залпы изъ шрапнелей въ турецкіе ложементы и на вершины непріятельского кража. Всёхъ батарей успевшихъ взобраться на горныя вершины было съ нашей стороны четыре: изъ нихъ одна 9 фунтовая, а остальныячетырехфунтовыя. Турки слабо отвічали изъ своихъ двухъ горныхъ орудій и направляли снаряды не столько на наши батареи сколько въ Московскій полкъ и въ стрълковъ лежавшихъ за прикрытіями въ лесу холмовъ расположенныхъ у подошвы турецкой позиціи. Израдка разгоралась ружейная перестрълка, но длилась по нъскольку минутъ. Съ нашей стороны всъ были преисполнены одной мысли: гдъ генералъ Раухъ, близко ли, и скоро ли появится въ тылу у Турокъ? Въ 6 часу вечера, когда пер--ыш полосы вечерняго тумана протянулись между вершинами горъ, на верху турецкаго кряжа внезапно раздалась сильная ружейная пальба. Въ этомъ именно часу показались на одной изъ вершинъ непріятельскаго кража первые стрълки баталіона Его Величества и за ними первыя колонны Семеновскаго полка. Мнв пришлось наблюдать эту минуту съ одной изъ нашихъ четырехфунтовыхъ батарей, расположенной на одномъ уровнъ высоты съ непріятельскою позиціей. Отсюда въ бинокль можно было различить какъ на средней подковообразной вершинъ турецкаго кряжа, на одномъ изъ ея концовъ, появились сначала двое стрелковъ, дали по одному выстрелу по ложементамъ Турокъ расположеннымъ на другомъ концъ подковы и быстро скрылись; затёмъ появилось сразу человъкъ десять, дали еще нъсколько выстръловъ и снова скрылись. Турки, не покилая своихъ ложементовъ, открыли частую пальбу въ направленіи появлявшихся стрълковъ. Но минутъ черезъ десять, вмъсто десяти человъкъ стрелковъ выскочила на вершину целая толпа и съ крикомъ ура! кинулась на турецкіе ложементы. Турки бросились бъжать, спасаясь на ближайшую конусообразную и покрытую лесомъ вершину кража; стрелки и Семеновцы, стреляя, бежали за ними и заняли следующую позицію Турокъ. Ло наступленія темноты отрядъ генерала Рауха успълъ вообще занять три высоты на непріятельской горъ. Артиллерія въ продолженіе этой атаки усилила огонь и поражала Турокъ частыми непрерывными залиами; но сгустившіяся облака и туманъ заволокли вскоръ гору непроглядною волной, остались видны однъ лишь остроконечныя пики и на нихъ, надъ облаками, продолжалась еще часа два ружейная перестрыка. Часамы кы 8 вечера стало совстви темно, взошла луна и освтила цёлое море бёлыхъ облаковъ, придавъ имъ синеватый отливъ; тамъ и сямъ торчали черными островками на этомъ бъломъ морѣ высочайшія изъ окрестныхъ горныхъ вершинъ. Виднѣлся маленькою точкой и конусъ занятый уже Семеновцами; тамъ засвѣтились костры нашихъ солдатъ. «Наши-то!» говорили около меня солдатики на батареѣ: «ишь вѣдь куда забрались? выше облака ходячаго!» Турки, между тѣмъ, оттѣсненные отрядомъ генерала Рауха, частью бѣжали, частью засѣли въ ложементахъ на крайней вершинѣ и по ея склону.

Ночью, часовъ около двухъ, крикъ ира! заставилъ меня подняться съ лафета на которомъ не спалось, а тихо дремалось въ ночной сырости, и устремить весь свой слухъ и зръніе въ водны тумана въ направленіи непріятельских ложементовъ. Оказалось что 200 человъкъ охотниковъ Измайловскаго полка, пользуясь сгустившимися облаками, поползли по неприступной кручв вверхъ къ ровикамъ еще занятымъ Турками. Ползли они въ такой тишинъ что турецкій часовой въ 10 шагахъ отъ нихъ не слыхалъ ихъ приближенія; они такъ бы и дополяли до самыхъ ровиковъ еслибы собака, захваченная ими съ собой «на счастье», не скинула со своей морды платка которымъ ее повязали и не залаяла на турецкаго часоваго-Часовой вскрикнуль и бросился назадь къ своимъ, всполошивъ весь лагерь. Турки какъ ошалёлые кинулись бъжать въ разныя стороны, натыкаясь на русскіе штыки. Большая часть Турокъ успъли спастись въ туманъ; человъкъ около 40 ихъ были приколоты нашими охотниками. Съ батареи, гдъ я стоялъ, я слышалъ доносившіеся въ ночной тишинъ крики «аллахъ! аллахъ!» нъсколько крупныхъ ругательствъ на русскомъ языкъ и явственное: «брось! не коли! самъ окольеть!» снова крикъ ура! чыто стоны... На батарев привставшіе солдаты вторили вокругъ меня крику ура Измайловцевъ. «Забираютъ Турка! Шабашъ ему пришелъ,» говорилъ одинъ изъ нихъ. Черезъ полчаса все вновь смолкло на непріятельской горъ. Весь кряжъ былъ въ нашихъ рукахъ. «Звъзды, звъзды-то!» повторили укладывавшіеся у костровъ на батареъ солдаты, завертываясь въ шинели и глядя на ясное небо: «чистое море эти облака внизу! И чудеса же эти самые Балканы.»

Сію минуту получено генераломъ Гурко отъ генералъмайора Дандевиля донесеніе что Турки бъжали изъ Этрополя, и городъ занятъ лейбъ-гвардіи Преображенскимъ полкомъ. Теперь 12 часовъ ночи, и еще неизвъстно какое новое распоряженіе послъдуетъ на завтра отъ генерала: атака ли Орханіе, или обходное движеніе черезъ Этрополь въ тыль турецкимъ позиціямъ въ Орханіе.

С. Осиково, 25 ноября 1877 года.

#### Занятіе Этрополя.

Извъстіе о занятіи Этрополя нашими войсками пришло въ селеніе Осиково вечеромъ 12 ноября, когда генералъ Гурко только что воротился съ поля сраженія у Правицы и вмъсть со своимъ начальникомъ штаба генераломъ Нагловскимъ составлялъ диспозицію объ атакъ Этрополя на утро 13 ноября. Вмъсто предполагаемаго боя, генералъ Гурко вошелъ въ Этрополь 13 утромъ побъдителемъ. Дъло у Этрополя началось одновременно съ наступленіемъ на турецкія укръпленія у Правицы, согласно диспозиціи выданной войскамъ на 10 ноября, по которой одна колонна изъ Осикова направлялась по шоссе на Правицу, другая у Осикова сворачивала влъво и шла

на Этрополь. Первую колонну составляль Московскій полкъ (вифстф съ обходною колонной генерала Рауха), вторая подъ общимъ командованіемъ генерала Дандевиля состояда изъ следующихъ частей: Великолупкаго пехотнаго полка (3 бат.) при 8 пфшихъ орудіяхъ и трехъ сотенъ казаковъ Кавказской казачьей бригады, л.-гв. Преображенскаго полка (4 батал.) при 4 пъщихъ и 2 конныхъ орудіяхъ, трежъ сотенъ Кавказской казачьей бригады подъ общимъ начальствомъ Его Высочества Принца Ольденбургскаго. л.-гв. Гренадерскаго полка. одного баталіона Псковскаго полка (5 бат.) при 12 пешихъ орудіяхъ, Екатеринославскаго драгунскаго полка (4 эскадрона), 16-й конной и 19-й казачьей батареи (12 конныхъ орудій) подъ общимъ начальствомъ командира Гренадерскаго полка полковника Любовинкаго. Этой послёдней колоннё предписано было составить частный резервъ для двухъ первыхъ колониъ.

10 ноября сформированный такимъ образомъ отрядъ генерала Дандевиля свернулъ поутру влѣво съ Софійскаго шоссе не доходя селенія Осиково и направился къ дорогѣ ведущей въ Этрополь. Въ селеніи Ханъ-Бруссенъ генералъ Дандевиль занялъ оборонительную позицію. Селеніе это лежитъ на узлѣ двухъ дорогъ, одной прямой въ Этрополь, проходящей по ущелью малаго Искера, другой идущей на Липенъ. Очевидно, главною заботой Турокъ было охраненіе хорошей и прямой дороги на Этрополь по ущелью Малаго Искера. Тутъ на горахъ, острыми гребнями сбѣгающихъ къ Искеру, по обѣимъ его сторонамъ, Турки возвели редуты и ложементы, обстрѣливая изъ нихъ ущелье перекрестнымъ ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ.

Второю заботой Турокъ была защита самаго Этрополя

и пути отступленія изъ него черезъ переваль Балканъ на мъстечко Араба-Конакъ на Софійскомъ шоссе. Завсь непріятель занималь высокую гору, расположенную позали Этрополя и названную по имени монастыря построеннаго на ней, горой Св. Троицы. Кромъ того, на Этропольской равнинъ у самаго города замъчался у Турокъ сильно укрыпленный лагерь. Въ виду этихъ двухъ илючей турецкой позиціи, ущелья Малаго Искера и горы Св. Троины, невозможныхъ для атаки съ фронта, было предпринято генераломъ Дандевидемъ и Принцемъ Ольденбургскимъ двоякое обходное движеніе: одно-тремя баталіонами лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка вправо отъ ущелья по окрестнымъ горамъ, другое-Великолуцкимъ полкомъ-влево, по дороге ведущей на Липенъ; третья колонна, именно одинъ баталіонъ л.-гв. Преображенскаго полка, подъ начальствомъ Авинова, занимала самое ущелье Малаго Искера, обстръливая изъ 9 фунтовыхъ орудій снизу вверхъ непріятельскіе редуты. Не бывъ очевидцемъ дъла у Этрополя, я принужденъ ограничиться описаніемъ его въ самыхъ общихъ чертахъ и по разказамъ другихъ. Вся задача этого дёла сводилась къ обходу въ тыль турецкихъ позицій для того чтобъ отрізать Туркамъ путь отступленія изъ Этрополя и на Араба-Конакъ въ то время какъ у Правицы происходила атака Турокъ Московскимъ полкомъ и отрядомъ генерала Рауха, а въ Орханіе-демонстрація 6-ю эскадронами кавалеріи. Вся задача діла у Этрополя сводилась следовательно къ тажелому маневру по горамъ, къ движенію по лёснымъ и скалистымъ тропинкамъ съ пъхотой и артиллеріей. Въ этомъ обходномъ движеніи л.-гв. Преображенскій полкъ, составляя правый флангъ, успълъ уже съ 10 на 11 ночью завладъть (что называется по дорогъ) одною изъ турецкихъ

позицій обстрѣливавшихъ ущелье Малаго Искера. Позиція эта состояла изъ редуга возведеннаго на самой вершинъ крутой и обрывистой со всехъ сторонъ горы, суживающейся къ верху и переходящей на самомъ верху въ конусообразный пикъ, по формъ своей напоминающій голову сахара. На вершинъ этого конуса находидся турецкій редуть, и Преображенцы, замітивь двухь орловь летавшихъ цёлый день 10 ноября надъ турецкимъ редутомъ, прозвали его ординымъ гнездомъ. 10 ноября, къ вечеру. Преображений были уже въ тылу этой горы, обрашенной фасомъ къ ущелью Искера, а ночью были вызваны изъ Преображениевъ 120 человъкъ охотниковъ чтобы взавать на ординое гивадо подъ покровомъ облаковъ и темноты и завладеть редутомъ. Съ охотникамисолдатами пошли въ рискованное предпріятіе три офицера: командиръ роты Его Величества, штабсъ-капитанъ Рейтернъ и поручики князь Кропоткинъ и Ладыженскій. Успъху дъла помогло то обстоятельство что на вершинъ конуса, где стояль редуть, дуль до того резкій и холодный ночной вътеръ что Турки принуждены были отъ холода выходить на ночь изъ редуга, оставляя въ немъ одного лишь часоваго и располагались ночью по склону горы обращенной къ ущелью, гдв и спали у костровъ въ ложементахъ вырытыхъ для обстреливанія Малаго Искера. Съ противоположной стороны горы Турки не ждали нападенія и потому ни солдать, ни часоваго у нихъ тамъ не было. Между тъмъ, именно съ этой противоположной къ ихъ ночному биваку стороны горы поползди вверхъ охотники-Преображенцы, цепляясь за камни и деревья и соблюдая самую строгую тишину. Не доходя саженъ 50 отъ редуга, они были замъчены турецкимъ часовымъ, поднявшимъ громкій крикъ призывавшій Турокъ къ самозащить. Разбуженные крикомъ часоваго, турецкіе солдаты бросились бытомъ отъ своихъ костровъ къ редуту, но Преображенцы не дремали тоже; они, напрягая всь силы, бытали со своей стороны чтобы прибытать раньше Турокъ и занять редутъ подъ ихъ носомъ. Человыть 15 Преображенцевъ успыти на самомъ дыть ворваться въ редутъ раньше Турокъ и открыть по бытущему имъ на встрычу непріятелю ружейный огонь. Туркамъ оставалось только быстрые повернуть назадъ, что они и поспышили сдылать, соскакивая въ своемъ обратномъ бытствы съ крутыхъ камней, срываясь въ темноты съ обрывовъ и испуская крики: «алла! алла!»

Преображенцы до того запыхались въ своемъ бъгствъ на перегонки съ непріятелемъ къ редуту что занявъ редутъ долгое время не могли даже дать сигнала о занятіи ими непріятельской позиціи; по крайней мъръ горнистъ прибъжавщій въ числъ первыхъ 15 человъкъ въ редутъ ищетно подносилъ рожокъ къ своимъ губамъ издавая одни лишь безсмысленные звуки и не владъя дыханіемъ.

Занятіе орлинаго гитада обстраливавшаго ущелье Искера дало возможность баталіону Авинова подвинуться впередъ по ущелью и открыть огонь изъ орудій по сладующей горной позиціи Турокъ господствовавшей надъ ущельемъ, а съ нимъ и надъ дорогой въ Этрополь. Въ ночь съ 11-го на 12-е вызвались вновь охотники, на этотъ разъ изъ баталіона Авинова, занять ложементы непріятеля на сладующей горт по Искеру. Съ этими охотниками пошли два офицера Пищевичъ и Паппенгутъ. Но Турки наученные опытомъ предыдущей ночи охраняли зорко свои позиціи, и попытка овладать горой окончилась занятіемъ охотниками лишь насколькихъ близкихъ къ подошеть турецкихъ ложементовъ. Вмаста съ тамъ, 12-го

утромъ, было получено извъстіе о завладьніи нами Правицей и следовательно объ отрезаніи для Турокъ пути отступленія изъ Этрополя на Правицу, потому и главное внимание у Этрополя направилось съ утра 12-го на нашъ лѣвый флангь, то-есть на сторону Великолуцкаго и лейбъгвардін Гренадерскаго полковъ, которые совершали обходное движение на Липенъ къ дорогъ изъ Этрополя въ Араба-Конакъ. Тутъ ключь туренкой позиніи составляла гора Св. Троицы, госполствовавшая наль Этрополемь и надъ дорогой черезъ перевалъ Балканъ на мъстечко Араба-Конакъ. Онускаю подробности мелкихъ стычекъ бывшихъ между казаками и Турками въ горахъ, на лѣвомъ нашемъ фланть: главное внимание было сосредоточено на гору Св. Троицы, какъ на ея обходъ, такъ и на бомбардировку турецкихъ позицій на самой горь. При этомъ надо замьтить что позади горы Св. Троицы проходить горный кряжь, обозначенный на австрійской карть названіемъ Pades; кряжъ этотъ господствуетъ надъ горой Св. Троицы, но по своей дикости и неприступности не быль занять Турками, полагавшими что сама природа достаточно защищаетъ этотъ кряжъ. Между твмъ туда, на этотъ кряжъ направились усилія Великолуцкаго полка и части лейбъгвардін Гренадерскаго. Туть первымь діломь слідовало втащить на одну изъ вершинъ Pades'а четырехфунтовыя орудія чтобъ обстрѣливать ими гору Св. Троицы и равнину Этрополя. Ни дорогъ, ни сколько-нибудь сносныхъ тропинокъ для подъема на вершину не было вовсе, а лошади не могли служить по обрывистымъ крутизнамъ. На выручку явился нікій Болгаринь, начальникь болгарской четы, Георгій Антоновъ, который предложиль свои услуги для подъема орудій на гору. Четыре орудія были сняты съ лафетовъ, положены на двухколесныя арбы и при по-

моши буйволовъ двинуты вверхъ; при этомъ оказалось вскоръ что ни буйволы, ни экипажъ не могли подниматься по крутому склону и потребовалась помощь людей и веревокъ. Снаряды доставлялись верховыми казаками въ башлыкахъ. Болгары помогали дъятельно нашимъ солгатамъ ташить орудія, и 12 ноября быль съ Pades'а открыть артиллерійскій огонь по горь Св. Троицы. Турки едва завидъли наши орудія на господствующей высотъ и наши баталіоны шедшіе въ атаку и обходъ горы Св. Троины съ неимовфрною быстротой очистили всф горы которыя еще держали въ своихъ рукахъ по Искеру, зажгли свой лагерь у Этрополя и бросились бъжать по направленію къ Араба-Конаку, изъ боязни быть окончательно отобзанными. Екатеринославскій драгунскій полкъ, находившійся въ то время въ селеніи Ханъ-Бруссенъ, быль отправленъ для преслъдованія бъгущаго непріятеля и застигнувъ его недалеко отъ переваловъ захватилъ у бъ-, жавшихъ 3 орудія, около 300 повозокъ и изрубиль нъсколько десятковъ человъкъ. Кромъ трехъ орудій отбитыхъ драгунами, еще два турецкія орудія были подбиты и испорчены 12-го числа дъйствіемъ нашей артиллеріи, но Турки успёли ихъ увезти съ собой. Число Турокъ оборонявшихъ Этрополь простиралось, по показанію Болгаръ и захваченнаго въ плънъ доктора Англичанина, до 7 баталіоновъ, изъ которыхъ всего одинъ баталіонъ принадлежаль къ низаму, остальные состояли изъ мустахфиза. Эти 7 баталіоновъ были разбросаны по высотамъ горъ вдоль ущелья Искера, на горъ Св. Троицы и у самаго города; слъдовательно на каждой позиціи Турки находились въ маломъ числъ, хотя и были защищены угрюмою и дикою природой Балканъ. Существуетъ между прочимъ митніе у военных что выгоды въ горной войнт лежатъ

всегда на сторонъ наступающаго, а не обороняющагося, потому, вопервыхъ, что горы всегда обходимы и, вовторыхъ, что атакующій въ горахъ солдатъ легче можетъ найти себъ прикрытія за камнями и гребнями чъмъ на равнинъ.

Противъ этого мивнія возражають что обходящій по горамь легко можеть быть обойдень самь если имветь энергическаго противника, и что атака горныхь вершинь, сопряженная съ меньшими потерями чвмъ атака на равнинв, сопровождается такимь утомленіемь взбирающихся на крутизны солдать что въ рукопашномъ бою преимущество останется за непріятелемъ сидввшимъ спокойно въ своемъ ложементв и физически не утомленнымъ. Какъбы то ни было, но сію минуту мы обходили Турокъ не бывъ ими обойдены ни разу и выбивали ихъ охотниками изъ ложементовъ съ успъхомъ и при незначительныхъ потеряхъ съ нашей стороны.

Въ результать, завладынемъ Правицы мы стали лицомъ къ лицу съ Орханіе, которое съ очищеніемъ Турками Этрополя теряетъ свое значеніе. Съ паденіемъ Этропола русскія войска приблизились къ переваламъ черезъ Балканы. На перевалъ Златицкій проходитъ вьючная тропа не разработанная вовсе для колесныхъ экипажей и потому непроходимая для артиллеріи. Златицкій перевалъ охраняется Турками посредствомъ небольшаго редута и небольшимъ количествомъ войска. Кромъ Златицкаго перевала есть другая дорога изъ Этрополя черезъ перевалы Балканъ, дорога не помъченная на картъ Австр. генерь штаба, но хорошо разработанная Турками и говорятъ сильно защищенная ими въ послъднее время для военныхъ цълей. Дорога эта проходитъ на села Буново и Мирково. Эта дорога лучшая и наиболье проходимая для

артиллеріи. Третья дорога черезъ перевалы ведеть изъ Этрополя въ Араба-Конакъ...

Въсть о занятіи Этрополя достигла селенія Осиково вечеромъ, 12 ноября, и генералъ Гурко посившилъ на слъдующее же угро перенести квартиру отряда изъ Осиково въ Этрополь.

Съ разсветомъ мы двинулись за генераломъ по ущелью Малаго Искера, межиу двухъ ряговъ высоко поднявшихся горъ, вершины которыхъ исчезали въ беловатомъ туманъ. По ущелью глухо ревълъ, прорываясь съ бълою пеной между камней, горный потокъ, по берегу котораго и шла торная дорога на Этрополь. Къ 9-ти часамъ утра туманъ сталъ разсвиваться, и по сторонамъ дороги очертились вполнъ высокія годы съ конусообразными вершинами. То были кряжи, перпендикулярно языками стоявшіе къ Искеру; кряжей этихъ было много-півлые ряды вдоль ущелья, съ турецкими редугами на вершинахъ, а по склонамъ обрамленные продолговатыми дожементами. Справа поднимался пикъ «орлиное гнёздо» такъ высоко что больно было откидывать голову и долго смотреть на него. Слъва шли кряжи, обойденные Великолуцкимъ и Гренадерскимъ полками.

У входа въ Этрополь генералъ Гурко былъ встръченъ Болгарами, вышедшими къ нему на встръчу съ хоругвями, крестомъ и хлъбомъ-солью. Поздоровавшись съ ними, Гурко проъхалъ прямо въ церковь Св. Михаила, чтобъ отслужить тамъ благодарственный молебенъ за дарованіе побъды надъ врагомъ.

Небольшая, но чисто и хорошо отдёланная церковь наполнилась вся свитой генерала и толпой Болгаръ; иконостасъ церкви былъ изукрашенъ красивою рёзьбой по дереву, образа на иконостасъ блестъли еще свъжими кра-

сками; на всемъ лежала печать заботливости и чествованія храма Божія. Генераль приложился въ образамь и сталь въ ожиланіи появленія священника. Но священника не было. На вопросъ Гурко гдв же священнослужитель, оказалось что Турки, уходя вчера изъ города, увели съ собою силой всъхъ болгарскихъ священниковъ, числомъ четырехъ, увели 15 лучшихъ и богатъйшихъ гражданъ и нъсколькихъ изъ наиболье красивыхъ женшинъ и львушекъ. Болгары стояли въ церкви понуривъ головы и печально посматривая на иконостасъ, иные усиленно крестились. Генералъ Гурко велёль передать имъ черезъ своего переводчика Хранова что Русскій Царь избавиль ихъ нынъ отъ притъснителей върми враговъ и что завтра русскій священникъ отслужить имъ здёсь божественную литургію. Болгары одобрительнымъ шопотомъ отвъчали на это; но видъ ихъ былъ до того жалокъ и эта церковь лишенная священника, словно тёло бевъ души, производила на всъхъ такое грустное впечатлъніе что у многихъ навернулись слезы. Гурко былъ видимо взволнованъ и усиливаясь не выказать волненія обратился къ Болгарамъ со словами: «Молитесь Богу о дарованіи побыт русскому оружію!>

— Никто какъ Богъ! прибавилъ онъ какъ-то торжественно въ утвшение Болгарамъ и быстрыми шагами вышелъ изъ церкви.

Сегодня была отслужена въ церкви Св. Михаила божественная литургія съ хоромъ півнихъ-солдать и въ присутствіи начальниковъ частей генерала Гурко, графа Шувалова, Принца Ольденбургскаго, генераловъ Рауха, Дандевиля и другихъ. Литургія заключилась благодарственнымъ молебномъ и молитвой Тебть Бога хвалимъ!

Р. S. Одинъ изъ уведенныхъ изъ Этрополя Турками

священниковъ воротился сегодня изъ плена, успевь спастись отъ Турокъ бъгствомъ. Священникъ этотъ показываетъ что едва русскія войска стали приближаться къ Балканамъ, завладъвъ Врацей, Осиковымъ и производя лемонстраціи въ горахъ, мирное туренкое населеніе Этрополя обратилось въ безпорядочное бътство въ направленіи къ Софіи. При этомъ губернаторъ Этрополя, Назифъэфенди, призвавъ къ себъ лучшихъ Болгаръ гражданъ города, уговариваль ихъ бъжать вмъстъ съ турецкимъ населеніемъ и побудить къ бъгству всъхъ остальныхъ Болгаръ жителей Этрополя; губернаторъ объщалъ даже озаботиться поставкой тельть для облегченія быгства Болгарамъ. Цълью подобнаго подстрекательства Болгаръ было желаніе губернатора и военныхъ властей показать Русскимъ несочувствіе Болгаръ къ Россіи и ихъ преданность Туркамъ. Назифъ-эфенли клядся Болгарамъ что едва Русскіе вступять въ Этрополь, они перерѣжуть и переколють всёхъ Болгаръ. Но когда Болгары объявили Туркамъ наотръзъ что никуда не пойдутъ отъ своихъ домовъ и своихъ перквей, то Назифъ-эфенди назвадъ ихъ друзьями Русскихъ, шпіонами и следовательно открытыми врагами Турокъ, онъ приказалъ схватить 15 лучшихъ гражданъ, всъхъ священниковъ, дъву шекъ и женщинъ изъ болье богатыхъ болгарскихъ семействъ въ качествъ заложниковъ, говоря: «посмотрю я теперь какъ вы не пойдете за своими вожаками? А если не пойдете, то я прикажу дорогой переколоть всёхь заложниковь. Схваченныхъ такимъ образомъ Болгаръ привели въ Орханіе, гдъ священниковъ помъстили всъхъ четырехъ вмъстъ: съ остальными же плыными разказчику неизвыстно какъ поступили. Въ Орханіе въ особенности сильно безчинствовали Черкесы; они грабили болгарскіе дома, різали женщинъ, дътей, поджигали болгарские кварталы города, по

опряемые Шефкетъ-пашой, присутствовавшимъ лично при этихъ безчинствахъ. Поведение Черкесовъ было до того возмутительно что даже другіе паши стали уговаривать Шефкетъ-пашу обуздать свою дикую кавалерію, но Шефкетъ-паша объявилъ другимъ пашамъ что считаетъ Болгаръ шпіонами, врагами Турокъ и полагаеть поэтому всякое звърство надъ Болгарами вполнъ дозволеннымъ. Между Шефкетъ-пашой и остальными начальниками частей турепкаго войска въ Орханіе существовала издавна уже нъкоторая рознь, и паши, придравшись къ необузданному поведенію Черкесовъ, послади въ Константинополь доносъ на Шефкета о томъ что онъ распустилъ турецкое войско: ото и было яко бы причиной смфны Шефкетъ-паши и его отзыва въ Константинополь. Въ Орханіе Турки не ждали наступленія русскаго войска, и потому мирное турецкое населеніе города до посл'єдней минуты, то-есть до атаки Правицы, оставалось спокойно въ своихъ домахъ. За то едва раздались первые пушечные выстрёлы изъ русскихъ орудій въ горахъ окрестныхъ къ Правицъ, мирные Турки обратились въ такое поспъшное бъгство что въ Клиссурѣ (изъ Орханіе во Врачешти) столпилась масса телътъ, гурты скота, занявшіе собой все узкое ущелье. Вновь прибывающія толпы Турокъ, видя дорогу загроможденною и боясь наступленія Русскихъ, начали сталкивать въ пропасть телеги и скоть; у прибывшихъ завязалась наконецъ междуусобная драка въ ущельъ, въ которой до 50 человъкъ мирныхъ Турокъ были убиты своими же согражданами. Во время этого переполоха въ городъ и въ ущель в священники успъли спастись бъгствомъ, и одинъ изъ нихъ, именно передавшій все вышесказанное, вернулся сегодня благополучно въ Этрополь.

Этрополь, 14 ноября 1877 года.

## Наши позиціи въ Балнанахъ: Златицкій перевалъ.

Очистивъ Этрополь, Турки отступили на хребетъ Балканъ обозначенный на карть австрійскаго генеральнаго штаба именемъ Strigla-Balkan и заняли перевалъ черезъ. этотъ хребетъ на горъ Шандорникъ. Они возведи на этой горъ семь релутовъ, сообщаясь изънихъ по выочной тропъ со своимъ ближайшимъ операціоннымъ базисомъ находящимся по ту сторону перевала Араба-Конакомъ. Вместь съ тьмъ они укрыпили ложементами другой переваль черезъ горы на хребтѣ Златицкаго Балкана (Statica-Balkan) и наконецъ въ Орханіе заперли рядомъ укрыпленій путь по шоссе на Араба-Конакъ и Софію. Изъ трехъ названныхъ переваловъ самымъ лучшимъ и единственно торнымъ путемъ остается безъ сомнанія тоть путь который проходить по шоссе на Орханіе и изъ Орханіе ущельемъ черезъ Врачешти на Араба-Конакъ и Софію. Ибо что касается остальныхъ двухъ переваловъ, то черезъ Шандорникъ проходитъ обыкновенная вьючная тропа, а на хребть Златицкаго Балкана идеть еле видная горная тропинка, тяжелая и трудная даже для вьюка.

По завладѣніи Этрополемъ, генералъ Гурко двинулъ ввѣренный ему отрядъ на перевалы Балканъ тремя колоннами, направляя одну на Орханіе (Московскій полкъ и гвардейскую стрѣлковую бригаду подъ начальствомъ генмайора Эллиса), другую на гору Шандорникъ (два отряда генерала Рауха, л.-гв. Семеновскій и л.-гв. Финляндскій полки, и генерала Дандевиля: Великолуцкій, Псковскій и л.-гвард. Измайловскій), и третью на Златицкій Балканъ

(л.-гвардіи Гренадерскій полкъ и Донская казачья бригада подъ начальствомъ генералъ-майора Курнакова). Въ настоящую минуту положеніе дёлъ на перевалахъ таково: На горѣ Шандорникъ отряды генераловъ Рауха и Дандевиля осаждаютъ турецкіе редуты, расположенные на вершинѣ горы вдоль ея гребня; въ Орханіе Турки, испуганные наступленіемъ русскихъ войскъ на Стриглинскій Балканъ и боясь быть обойденными съ горы Шандорника и отрѣзанными отъ Араба-Конака, бѣгутъ изъ Орханіе на шоссе въ Араба-Конакъ. Московскій полкъ и кавалерія преслѣдуютъ ихъ по ущелью; на Златицкомъ перевалѣ отрядъ Курнакова выбилъ вчера Турокъ изъ ложементовъ и занялъ перевалъ.

Я только-что вернулся со Златицкаго хребта, куда 43диль въ надеждъ увидать самую атаку предположенную на вчерашній день. Занятіе перевала произошло между гвиъ следующимъ образомъ. Несколько дней тому назадъ, если не ошибаюсь числа 15-го, генералъ Гурко, узнавъ • отъ Болгаръ о томъ что Турки охраняютъ Златицкій хребеть лишь небольшою пехотною ценью, отправиль роту Великолуцкаго полка, съ темъ чтобы прогнать съ перевала турецкій пикетъ и занять переваль на Златицкомъ Балканъ нашею пъхотною пъпью. Въ ущельи, по которому отправилась 15 числа рота Великолуцкаго полка, солдаты встрётили по дороге верстахъ въ 6 отъ Этрополя трехъ конныхъ баши-бузуковъ, взбиравшихся медленнымъ шагомъ по горной тропинкъ. «Бдутъ они, разказывалъ мнъ офицеръ Великолуцкаго полка, такіе довольные собой, болтають ногами и голосять во все горло: «ля, ля, иль, ля, ля! > Куда, думають, забраться сюда Русскимь, когда здёсь на каждомъ шагу самъ чортъ себё ногу переломить; ъдутъ себъ, а насъ за поворотомъ тропинки и не примъ-

чають. Какь я услыхаль ихъ голоса, скомандоваль солдатамъ прилечь; улучимъ минуту-ну, ребята, говорю залпомъ! Шарахнули мы по нимъ; они съ коней долой, да какъ пустятся бъжать во всь стороны, словно зайцы въ кусты да за каменья. Мы кинулись ловить ихъ лошадей, которыя оказались всь три ранеными, да и хозяевато ихъ надо полагать недалеко ушли. Лошадей забрали съ собой и двинулись дальше. У Подвигаясь далье, рота дошла до туренкаго блокгауза или караулки, расположенной у самаго подъема на переваль и обстръливающей часть ущелья. Въ блокгаузъ сидъло человъкъ 20 Турокъ, которые завидя приближение русскихъ солдатъ дали по нимъ нъсколько выстреловъ и убъжали по тропинкъ ведущей на переваль. Преследуя этихъ бежавшихъ Турокъ, рота стала подниматься на высоту Златицкаго Балкана, но съ версту не доходя перевала была встръчена оттуда такимъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ что принуждена была отступить снова внизъ, потерявъ двухъ человъкъ ранеными, и отступая заняла блокгаузъ, гдв и оставалась до вчерашняго дня, ограничиваясь только высылкой охотниковъ для перестрълки съ Турками. Вчера, 17 ноября, отправленъ былъ генераломъ Гурко цёлый отрядъ для завладенія Златицкимъ переваломъ посредствомъ атаки, отрядъ состоявшій изъ л.-гвардіи Гренадерскаго полка и нъсколькихъ сотенъ казаковъ полъ начальствомъ ганералъмайора Курнакова. Отрядъ долженъ былъ выступить изъ Этрополя 17 ноября, причемъ стрълковый баталіонъ Гренадерскаго полка вышель въ 3 часа ночи, а остальныя части отряда въ 11 час. утра.

Я вывхаль изъ Этрополя около полудня и обогналь вскоръ три баталіона л.-гв. Гренадерскаго полка, начинавшіє только втягиваться въ узкое ущелье. Тронинка на

хребеть Златинкаго Балкана проходить по теченію Малаго Искера къ его истокамъ, составляя продолжение дороги изъ Осикова въ Этрополь. У Этрополя Искеръ переходить въ небольшую равнину на которой и лежить самый городъ, и затёмъ ущелье снова суживается, образуя какъ бы корридоръ, извивающійся между лёсистыми шапками горныхъ вершинъ. Небольшой ручей реветъ и бъжить каскадами по неровному, на подобіе лъстницы, ложу; а сбоку ручья вьется маленькая тропинка, плотно прижимаясь ко скалистымъ высотамъ. Куда ни глянешь, повсюду огромные камни, да сплошныя массы высокаго и густаго лъса. Тонкій слой снъга уже лежить на лъсистыхъ склонахъ вершинъ; самая тропинка есть не болъе какъ груда камней, торчащихъ острыми углами по всемъ направленіямъ между скалой съ одной стороны и обрывомъ къ ручью съ другой. Тропинка до того узка что мъстами двоимъ ни проъхать ни пройти нельзя, а тхать по ней верхомъ-чистое наказаніе: лошадь застряваетъ ногами между камней, ежеминутно спотыкается, обрывается ногой въ кручу ручья, словомъ, безопаснъе идти пъшкомъ и тащить лошадь за собою въ поводу. Отъбхавъ версты двѣ по ущелью, я услыхаль первые выстрѣлы стукавшіе гді-то не вдалекі, на одной изълісистых шапокь, на которой именно-определить было трудно, такъ какъ этихъ шапокъ виднелось много кругомъ, одна за другою, то выглядывавшая, то прятавшаяся другь за другомъ, а эхо горъ приближало звуки и обманывало слухъ. Кромъ торчавшихъ со всъхъ сторонъ лъсистыхъ шапокъ, съренькаго неба, бурливаго ручья, да впереди нѣсколькихъ саженъ тропинки, постоянно извивавшейся, ничего не было видно кругомъ. Прошелъ еще часъ медленнаго, тажелаго пути; перестрълка то стихала, то вновь разгоралась до сильной

трескотни: вотъ наконепъ прошуршала гдф-то въ деревьяхъ пуля, другая ударилась у ручья о камень, -- турецкія пули хватають далеко, -- воть и выглянула наконець краемъ черепичной кровли караулка изъ-за поворота тропинки. Тутъ ущелье немного расширяется и образуеть небольшую равнину; на этой равнинъ выстроенъ Турками изъ камня блокгаузъ съ узкими амбразурами вмёсто окошекъ. У блокгауза стоятъ кучей казачьи дошали: казаки туть же въ сторонкъ пытаются развести на жилкой грязи костеръ, но безъ малейшаго успеха. Стоятъ подале ружья въ козлахъ, и около нихъ нёсколько солдатъ гренадеръ хлопають зашедшимися отъ стужи руками. Рызкій пронизывающій вътеръ несется съ гребня хребта и загоняетъ солдатъ внутрь блокгауза. Внутренность караулки полна народомъ; тамъ на земляномъ полу горитъ костеръ и наполняеть всю комнату дымомъ и смрадомъ. Солдаты обступили костеръ, поддерживая въ немъ яркій огонь и гръясь около него руками и ногами. Офицеръ, командиръ роты, остававшейся въ резервъ у блокгауза, сидя на барабанъ между солдатами у костра пьетъ чай, усиленно щурится отъ дыму и слушаетъ донесеніе только-что прибывщаго съ перевала солдата-гренадера. Оказывается что стрълковый баталіонь л.-гв. Гренадерскаго полка, выступивь въ З часа ночи изъ Этрополя, пришель къ 9 часамъ къ караулкъ и направился оттуда на непріятеля тремя колоннами: правою и левою заходя по окрестнымъ вершинамъ во фланги перевала, а среднею наступая во фронтъ. Турки встрътили среднюю колонну довольно частымъ ружейнымъ огнемъ, но едва увидали заходившія на нихъ съ боковъ другія двѣ колонны, бросились бѣжать съ перевала, спускаясь ущельемъ въ долину, по ту сторону перевала.

«Какъ завидълъ нашихъ на фланкахъ», докладывалъ офи-

меру въстовой. «туть онъ какъ вотъ бъщеный заметался по редуту-то, и побъжаль и побъжаль». Раненыхъ, по словамъ въстоваго, за весь день ни одного у насъ не было. такъ какъ наступавшіе солдаты находили на каждомъ шагу отличныя прикрытія отъ пуль за каменьями. Но въ опровержение словъ разкашика приташился въ караулку. какъ разъ на эти слова, одинъ солдатъ, съ трудомъ опиравшійся на ружье; онъ держаль на въсу львую ногу; лицо его было сине отъ холода и сырости, а на концъ сапога виднелось большое красное пятно. «Либо камнемъ, либо пулею, кто его разберетъ», обратился раненый къ товарищамъ, взявшимъ его полъ руки и помогавшимъ опуститься на поль. «Тащи, тащи, не бойсь»! продолжаль онъ обращаясь къ санитару, бережно снимавшему съ него сапогъ. «Тащи! не больно»! прибавилъ онъ еще разъ, немного крякнувъ отъ боли. У раненаго оказалась оторванною часть мизинца на левой ноге, и это быль кажется единственный раненый въ дълъ завладънія Златицкимъ переваломъ.

Часамъ къ пяти вечера показались въ ущельи остальные баталіоны Гренадерскаго полка и съ ними подъёхали къ караулкъ генералъ Курнаковъ и полковникъ Любовицкій. Узнавъ о завладъніи переваломъ, Курнаковъ и Любовицкій не медля двинулись туда верхомъ, поднимаясь по крутой и скользьой тропинкъ на одну изъ лъсистыхъ шапокъ Балкана. До перевала было версты двъ приблизительно и чрезъ полчаса пути мы изъ лъсу выъхали на длинную и узкую площадку, совсъмъ обледенъвшую, на которой дулъ сильный вътеръ, кружа въ воздухъ порошинки снъга. Мы были на самой высокой точкъ Златицкаго Балкана; небо было туманное, внизу подъ нами также густой туманъ лежалъ надъ ущельемъ и долиной по

ту сторону перевала; только полукругами расположенные тамъ и сямъ на одной высотъ съ нами горные гребни выдёлялись надъ туманомъ одинокими островами. Сзади насъ быстро неслось густое облако. Чрезъ минуту оно налетило на переваль, закутало насъ словно густымъ бёлымъ паромъ, до того густымъ что я не могъ разгля--коп отвывають женя стоявшаго полковника Любовицкаго; чрезъ минуту облачко пронеслось далье, и очертилось снова предъ нами нъсколько горныхъ гребней, словно пловучихъ острововъ въ широкомъ туманномъ пространствъ. Остальное было только небо, туманъ да холодный вътеръ кружившій порошинки снъга. Что должень чувствовать здёсь, подумалось мнв, солдать, вставшій сегодня въ три часа ночи, сділавшій по еле проходимой горной тропъ 12 слишкомъ верстъ, полъзшій затемь въ огонь на этотъ обледенелый холмъ и принужденный заночевать здёсь на холоду высоко подъ небомъ, гдъ царятъ на просторъ лишь нриродныя космическія силы? Я пристально сталь вглядываться въ группы солдать завернутыхъ въ шинели и башлыки и тъснившихся у костровъ, пылавшихъ на днё турецкихъ ложементовъ. Одни изъ солдатъ лежали у костра, безучастно глядя на огонь, другіе стояли молча, гревась, третьи кипатили въ манеркахъ воду, бросая въ нее сухари. «Солдатъ въ эту минуту кромф сильнаго физическаго утомленія, доходящаго до одервенвнія, ничего не чувствуєть, обратился ко мив полковникъ Любовицкій, какъ бы отвічая на мою мысль. «Всякая чувствительность должна туть присупиться

Казаки между тъмъ донесли Курнакову и Любовицкому что отступившій непріятель заняль выходь изъ ущелья по ту сторону перевала и поставиль два орудія для обстрь-

ливанія ущелья, что спуститься следовательно въ долину можно только съ бою. Кромъ того въ селеніяхъ, лежашихъ въ полинв. Клиссикев и Челопепв, нахолится по четырехсоть Зейбековь. а въ самой Златиць, по свывніямъ Болгаръ, шесть таборовъ пфхоты при шести орудіяхъ. Курнаковъ и Любовицкій решили, на основаніи зтихъ сведеній, окопаться на перевалё въ ожиданіи последующихъ приказаній отъ генерала Гурко, и занять пока пехотною ценью окрестныя вершины чтобы наблюдать всестороние за долиной Златицы и вийстй съ тимъ предупредить Туркамъ возможность обходнаго движенія по горамъ. Любовицкій оставался на перевалѣ до поздней ночи, отдавая приказанія и лично провъряя исполненіе ихъ: онъ ходилъ самъ въ темнотъ на ближайшія высоты и объясняль людямь на что они должны обращать главное наблюдательное внимание. Я съ удивлениемъ глядълъ на этого худаго, страдающаго разами полковника, на неисчерпаемую энергію человъка носящаго двъ не закрывшіяся еще раны, полученныя подъ Горнимъ Дубникомъ, и съ рукой опухшею отъ контузіи! Не видя конца этимъ распоряженіямъ и приказаніямъ и спасаясь отъ холода, я спустился кое-какъ въ темнотъ по скользкой тропинкъ снова къ караулкъ, гдъ дождавшись утра направился сегодня съ разсвътомъ назадъ въ Этрополь чтобы не опоздать къ делу на перевале Стриглова Балкана на горе Шандорникъ.

До настоящей минуты все что произошло на перевалѣ Стриглова хребта сводится къ слъдующимъ общимъ чертамъ: Турки заняли гребень одной изъ горъ Стриглова хребта, именно гребень горы Шандорникъ, по которой проходитъ вьючная дорога на Араба-Конакъ. На гребнѣ Шандорникъ Турки возвели семь редутовъ, снабдивъ ихъ

орудіями и неизвъстно до точности какимъ количествомъ войска. Съ этой горы Турки находятся въ непосредственномъ сообщени со своимъ главнымъ операціоннымъ базисомъ въ Балканахъ Араба-Конакомъ, лежащимъ на Софійскомъ шоссе по ту сторону переваловъ. Слёдовательно. осаждая Шандорникъ, русскія войска борются съ переловою позиціей Араба-Конакскихъ укрыпленій преграждающихъ торную дорогу въ Софію. Осада Шандорника началась уже три дня тому назадъ, причемъ главное вниманіе было обращено на то чтобы громить непріятельскіе редуты артиллерійскимъ огнемъ, избъгая атаки, приводящей быть-можеть къ болбе скорому решенію дела, но . сопряженной всегда и съ большими потерями въ людяхъ. Но чтобы громить непріятеля артиллеріей необходимо было втащить орудія на окрестныя къ Шандорнику высоты по горнымъ тропинкамъ и по склонамъ горъ лишенныхъ всякихъ тропинокъ. Три дня сряду, вплоть до настоящей минуты, ушли на втаскивание 9-ти фунтовыхъ орудій на окрестныя Шандорнику высоты, причемъ втащены уже два 9-ти фунтовыя орудія и четыре 4-хъ фунтовыя. Генералъ Гурко, съ утра до вечера проводящій время на позипіяхъ и присутствующій лично при работахъ польема орудій, высказаль сегодня надежду что къ разсвъту завтрашняго дня будуть поставлены на командующую высоту противъ - Шандорника 12-ть 9-ти фунтовыхъ орудій, изъ которыхъ 6 будутъ стрелять по редугамъ Шандорника, а другія 6 по Араба-Конаку, куда снаряды могуть долетать съ высоты нашего праваго фланга. Между прочимъ, въ теченіе посліднихъ трехъ дней, употребленныхъ на занятіе позицій для артиллеріи, усп'вли произойти на гор'в Шандорникъ два пъхотныя дъла: первое 15 ноября, а второе вчера, 17-го. Первое дело находилось въ непосредственной

свизи съ полъемомъ орудій и разыгралось на нашемъ правомъ флангъ, имено на высотъ избранной генераломъ Гурко для постановки 9-ти фунтовыхъ орудій. Высота эта находится почти на одномъ уровнъ съ гребнемъ занятымъ Турками и составляеть какъ бы его продолжение или крайнюю вершину того же Шандорника, вправо отъ непріятельскихъ позицій. Въ началѣ Турки оставили эту вершину безъ вниманія, и утромъ 15 ноября она была занята двумя ротами Великолуцкаго полка. Между темъ, 15 же числа быль предпринять польемь на эту вершину двухь 9-ти фунтовокъ, и Турки, едва замътили изъ своихъ редутовъ наши притязанія на вершину, выбъжали изъ редутовъ въ большомъ числъ и набросились на двъ роты Великолуцкаго полка, принудивъ ихъ отступить послъ непродолжительнаго боя. Генераль Дандевиль выслаль не медля въ подкръпленіе противъ непріятеля цълый баталіонъ, шедшій въ прикрытіе при двухъ орудіяхъ, и вмёстё съ тёмъ послалъ на бивакъ съ приказаніемъ выслать къ нему еще одинъ баталіонъ Великолуцкаго полка. Баталіонъ, оставивъ орудія подъ прикрытіемъ двухъ ротъ, двинулся на вершину только-что отбитую у насъ Турками и послѣ короткой перестрыки обратиль въ свою очередь непріятеля въ бъгство и въ свою очередь снова занялъ вершину. Турки отступили поспъшно ко своимъ редугамъ, бросивъ на мъсть много лопать, кирокъ и ломовъ, не имъвъ достаточнаго времени употребить ихъ въ дёло, окопаться противъ насъ на вершинъ. Въ настоящую минуту на этой вершинъ уже стоятъ два наши 9-ти фунтовыя орудія, а къ завтрашнему будутъ подтянуты туда еще десять орудій того же калибра. Другое пехотное дело произошло на лъвой нашей позиціи, совершенно случайнымъ образомъ, само собою безо всякаго приказанія съ чьей-либо стороны, именно: двъ роты Псковскаго полка, составлявшія аванпостную цёль вблизи непріятельских укрепленій на Шандорникъ, замътивъ какіе-то движеніе въ ближайшемъ къ намъ турецкомъ редутъ, приняли это движение за отступленіе Турокъ изъ редута и кинулись занимать турепкую позицію. Он' доб' жали благополучно до рва, ворвались въ редутъ и наскочили тамъ на Турокъ, не думавшихъ вовсе объ отступленіи изъ редута. Но солдаты Псковскаго полка появились среди Турокъ съ криками ура до того неожиданно, что Турки безъ сопротивленія обратились въ бъгство, спасаясь въ слъдующія укръпленія. Солдаты занявшіе редуть разказывали между прочимъ что видъли будто-бы собственными глазами какъ на встръчу бъжавшимъ Туркамъ вышелъ какой-то офицеръ турецкій, надо полагать, самъ паша и выстрёлиль по нимь два раза изъ пистолета, а потомъ, вынувъ саблю, зарубилъ троихъ Турокъ на смерть; остальныхъ же криками и угрозами принудилъ повернуть назадъ къ только-что покинутой ими позиціи. На помощь этимъ Туркамъ вышли еще Турки изъ другихъ укрепленій, и две роты Исковскаго полка не могли держаться долго противъ массы наступавшаго непріятеля. Все это произошло такъ быстро, что съ нашей стороны не успъли подойти подкръпленія, и Псковцы, послё упорнаго сопротивленія, отступили изъ редута, оставивъ тамъ своихъ раненыхъ. Турки не преследовали нашихъ, но найдя въ редутъ русскихъ раненыхъ, набросились на нихъ и разрубивъ ихъ на части, кидали частями тёль вслёдь отступавшимь Исковцамь. Туть летёли изъ редута вследъ за Псковцами головы, руки, ноги изрезанныхъ нашихъ раненыхъ. Двинутые на помощь къ двумъ ротамъ Псковскаго полка два баталіона л.-гв. Измайловскаго не успъли придти вовремя, и дъло было уже окончено безъ нихъ. Потеря въ обоихъ пъхотныхъ дълахъ, не считая убитыхъ, цифра которыхъ еще не приведена въ извъстность, раненыхъ въ Великолуцкомъ полку 105, а во Исковскомъ 66, причемъ большій процентъ раненій приходится на долю лъвой руки.

Появленіе русских войскъ на высотахъ окрестных въ Шандорнику заставило Турокъ покинуть линію Орханіе-Араба-Конакъ и сосредоточить сопротивленіе на линіи Шандорникъ-Араба-Конакъ; Орханіе нынѣ очищено отъ непріятеля, въроятно опасавшагося чтобы Русскіе съ окрестныхъ Шандорнику высотъ не зашли къ Орханіе въ тылъ, отръзавъ гарнизонъ Орханіе отъ Араба-Конака.

Таково въ общихъ чертахъ положение дълъ въ настоящую минуту на перевалахъ Балканъ.

Этрополь, 18 ноября 1877 года.

## Позиціи генерала Рауха и генерала Дандевиля.

Укрѣпленный Турками переваль Балканъ на горѣ Шандорникъ (хребетъ Střigla Balkan) осаждается съ двухъ сторонъ русскими силами, занимающими противъ непріятеля двѣ позицій, извѣстныя подъ именемъ позицій генераловъ Рауха и Дандевиля. Дорога къ нимъ изъ Этрополя проходитъ по ущелью до бивака Екатеринославскаго драгунскаго полка, гдѣ она сворачиваетъ въ гору и раздѣляется на два пути: одинъ правѣе поднимается къ генералу Дандевилю, другой, лѣвѣе, къ генералу Рауху. Оба пути пролегаютъ по крутой горѣ, поросшей сплошнымъ в высокимъ лѣсомъ, за которымъ не видать ни своего, ни непріятельскаго лагеря; только выползающій мѣстами ме-

жду вершинами деревьевъ и стелящійся надъ ними синеватый дымъ указываеть на мёсто гдё расположены на горъ наши войска. Судя по дыму кажется на видъ что до позицій нашихъ совсёмъ недалеко, но на дёлё до генерала Дандевиля верстъ 8 тяжелаго пути въ гору, а до генерала Рауха версть около шести. Въ лесу между темъ. на дорогь къ генералу Дандевилю, слышатся громкіе крики, понуканья, гоготь усиленный эхомь горь и лёсной чащи: тамъ поднимаютъ вверхъ по кручв два девятифунтовыя орудія. Шесть паръ воловъ въ ярмахъ запряжены попарно, гуськомъ къ передку орудія; у каждаго вола по Болгарину съ палкой, которою онъ пихаетъ вола въ животъ и въ спину, издавая при этомъ произительные крики на всевозможные тоны и лады. Отъ передней пары воловъ тянется длинный канатъ за который взялись наши солдаты въ перемътку съ Болгарами и нагнувшись тоже тянуть впередь, помогая воламъ; но канать еще слишкомъ коротокъ по числу помощниковъ. Удъпившись за край каната, два Болгарина подали руки двумъ Финляндцамъ, которые въ свою очередь протянули свои руки впередъ и за нихъ ухватилось еще двое, составляя такимъ образомъ живую цёпь, человёкъ изъ тридцати, продолженіе каната. Самаго орудія и не видать вовсе: оно исчезаеть за кучей людей облешившихъ его со всехъ сторонъ и съ натугой подвигающихъ его: человъкъ по шести уцепились за колеса, надавливая руками и ногами на спицы; толпа Болгаръ и солдатъ навалилась на самую пушку; словно густой муравейникъ, изълюдей галдящихъ, понукающихъ другъ друга криками: го, го, го! гдв за общимъ гвалтомъ не различить отдёльныхъ голосовъ. Пять минуть отдыха. «Эй! дубинушку», кричить кто-то изъ толны, «ходчей пойдеть! Затягивай!» Худенькій, малень-

кій солдать начинаеть выводить тонкимь голосомь: «Эй дубинушка ухнемь!» «Эй зеленая сама пойдеть», подхватывають хоромъ остальные, наваливаясь снова на оруліе. Го! го! го! кричать передніе, «ну, ну, ну, матушка!» кричать залніе, и пъсня пропадаеть за поднявшимся обшимъ гвалтомъ. Орудіе между тъмъ подвигается впередъ. съ медленностью черепахи, по липкой и густой грязи, покрывающей не широкую, каменистую тропу, круто идущую въ гору. Изъ грязи торчать по дорогѣ камни то острыми углами, то большими гладкими поверхностями преграждая дорогу. Обойти эти камни некуда, надо тащить орудіе черезъ нихъ; мъстами черезъ толстые корни деревьевь, пересъкшихъ тропу цълою сътью развътвленій. Работа тяжелая, медленная, по которой дай Богъ въ часъ сдълать четверть версты пути, да сколько времени еще надо потратить на отдыхъ. А время въ обръзъ! Гигантскій трудъ, своего рода война мышпами и мускудами: открытый бой физическихъ усилій съ Балканскими горами. 14 орудій уже втащены такимъ порядкомъ на позицію Ландевиля и 14 на позицію Рауха. Снаряды доставляются на дошаляхъ навьюченныхъ мѣшками и ящиками.

Генералъ Гурко полагалъ въ теченіе одного дня поднять всё орудія на горы, но на дёлё потребовалось цёлыхъ трое сутокъ непрерывной работы днемъ и ночью для исполненія этого гигантскаго предпріятія.

Холодный вътеръ между тъмъ ходить по лъсу и шумитъ между вершинами высокихъ оголълыхъ деревьевъ; онъ несется съ обледенълыхъ горныхъ гребней, бросаясь въ лицо то мелкими брызгами дождя, то порошинками снъга. Пронизывающая сырость лежитъ въ воздухъ и пробирается къ тълу. Солдаты тянутся въ гору, съ трудомъ выворачивая ноги изъ липкой грязи. У солдата начиная съ ногъ все покрыто грязью, шинель, самое лицозабрызгано вплоть до шапки и башлыка. Тяжела съ ружьемъ простая ходьба по этимъ горамъ, не говоря уже о
подъемѣ орудій. Мнѣ говорили что трое солдать умерли
на дняхъ отъ физическаго утомленія, отъ того что надорвались надъ орудіями. Силы, однимъ словомъ, раздвояются въ Балканахъ для борьбы съ двумя врагами: Турками
и природой, стоящей во всеоружіи еле доступныхъ скалистыхъ высотъ и сыраго зимняго времени. Въ особенности тяжелы солдатамъ длинныя и темныя ночи въ дикомъ лѣсу, гдѣ огонь отъ костра борется съ завывающимъ вѣтромъ и освѣщаетъ вокругъ лишь мшистыя подошвы деревьевъ да огромные покрытые мохомъ камни.

Пробхавъ несколько впередъ по дороге, я заметиль въ сторонъ между деревьями три рядкомъ лежащіе труна. Они одъты были въ мундиры Великолуцкаго полка, мундиры были разстегнуты и на одномъ изъ труповъ нагруди видиблось красное пятно: другіе два были ранены въ головы. Лица съ открытыми глазами, съ полуоткрытымъ ртомъ и рядомъ бёлыхъ зубовъ. какая-то усмёшка на лицахъ. Въроято то были убитые въ дълъ 15 ноября. когда Турки насъдали съ теперешней позиціи Дандевиля въ надеждъ отбить у насъ первыя орудія, поднимавшіяся въ то время по этой дорогъ вверхъ на позицію. Въроятно не вст трупы усптли еще убрать съ ттх поръи эти три были положены рядомъ, ожидая своей очереди быть преданными землъ. «Спасители наши!» раздался позади меня голосъ солдата-артиллериста, подошедшаго тоже взглянуть на убитыхъ. «Кабы не Великолуцкіе, безпремънно бы нашимъ орудіямъ пропасть; такая его силища льзла; стрыляеть, быжить съ горы; пули воть словно рой вокругь такъ и жужжатъ. Великолуцкія двѣ роты; резервы не подошли еще; Великолуцкіе супротивь него побъжали какъ есть на встръчу: вотъ тутъ на горъ и задержали пока весь баталіонъ сталъ наступать. «Царство небесное!» проговорилъ солдатъ, еще разъ взглянувъ на трупы, «и помянуть тутъ не кому!» прибавилъ онъ.

«Не бось, не забудуть!» сказаль другой подошедшій солдать Финляндскаго полка. «Коли убьють, продолжаль онь, по всей Рассейской Европь, по всьмъ церквамь поминать стануть.»

Узнавъ отъ солдатъ что генералъ Гурко только-что пробхалъ на позицію генерала Рауха, я направился туда спустившись сначала съ горы до бивака Екатеринославскихъ драгунъ и оттуда снова поднимаясь въ гору по дорогъ забиравшей влъво отъ бивака. Дорога эта до настоящей минуты была еле замътною тропой, проходившею по руслу ручья, протекавшаго съ горъ въ дождливую пору. Теперь, когла по ней паритъ безпрестанное движение, провезено 14 орудій, прошли войска, тропинка обратилась въ широкую дорогу, покрытую жидкою грязью, перемъщанною пополамъ съ крупными и мелкими каменьями. Недавно еще снътъ лежалъ тутъ повсюду, и на тропъ, и въ лъсу, но нъсколько сырыхъ дней растопили снъгъ и размягчили почву. Подъемъ по дорогъ чрезвычайно крутой и трудный: лошадь уходить ногами въжидкую грязь и на днъ ея хруститъ подковами по камню, зацепляясь шипами за острые гребни камней, скользя, ежеминутно спотыкаясь. На встръчу съгоры спускается по сторонамъ дороги сърая масса солдать, эта масса течеть, течеть безь конца въ однообразныхъ стрыхъ шинеляхъ съ однобразною позой ружья. По мундиру судя спускаются съ горы Преображенцы. «Куда это вы ведете вашу часть», любопытствую я у офицера проходящаго мимо. «Насъ посылають на Софійское шоссе къ графу Шувалову: тутъ два баталіона лейбъ-гвардін Преображенскаго полка; два другіе баталіона остаются на позиціи генерала Рауха. Тамъ у Шувалова завязалось кажется серіозное дѣло. Цѣлое утро слышна была горячая перестрѣлка. У Графъ Шуваловъ, надо замѣтить, назначенъ генераломъ Гурко командовать отрядомъ на нашемъ правомъ флангъ; задача его вести по Софійскому шоссе со стороны Орханіе наступленіе на Араба-Конакъ и вмѣстѣ съ тѣмъ охранять правый флангъ нашихъ войскъ на Балкянахъ.

Далъе по дорогъ вверхъ тянутся вереницы ословъ, лошадей, тяжело нагруженныхъ мъшками съ сухарями, съ патронами, манерками съ водой. Боевые и продовольственные припасы приходится доставлять снизу изъ Этрополя на позицію генерала Рауха.

На одной изъ площадокъ между деревьями расположено нёсколько палатокъ, много лошадей, стоитъ кавалерійскій пость — это этапный пункть по дорогь къ генералу Рауху. Туть міняють усталыхь коней чтобы скоріве доставлять снаяряды на верхъ и быстре перевозить сверху донесенія въ Этрополь къ генералу Гурко. У самой дороги сидить верхомъ на деревянномъ ящикъ офицеръ-драгунъ съ кускомъ хлеба въ одной руке и съ кускомъ мяса въ другой. «Дайте лошади вздохнуть», обращается онъ ко мив, «закусить не хотите ли?» Я слёзаю съ лошади, присаживаюсь къ драгуну, который начинаетъ разказывать длинную исторію о томъ какъ драгуны по самой этой тропъ гнали отступавшихъ изъ Этрополя Турокъ. Разказъ не лишенъ хвастливости, такъ какъ изъ него оказывается что тесть человькъ охотниковъ изъ спышившихся драгунъ преследовали три табора Турокъ. Разкащикъ конечно быль въ числе шестерыхъ. Преследование происходило

ночью, и непріятель предполагаль что большія силы гонятся по его пятамъ. Турки бросали по дорогѣ свой обозъ и все отступали. Только когда драгуны увидали что у непріятеля впереди есть три орудія, тогда дали знать остальнымъ драгунамъ стоявшимъ у подошвы горы; прибылъ тогда цѣлый эскадронъ драгунъ на помощь, который и завладѣлъ орудіями. «Паника Турокъ, продолжалъ разкащикъ, была до того велика что непріятель не рѣшился даже попытаться отбить у насъ свои орудія, которыя всю ночь стояли въ виду турецкихъ редутовъ, куда спрятались бѣжавшіе Турки.»

- А въ редутъ вы пытались ворваться?
- Какже пытались, но были встръчены оттуда такимъ огнемъ что командиръ нашъ ръшилъ не терять людей напрасно и не раздражать Турокъ, имъя уже въ рукахъ такую добычу какъ три орудія.

По сторонамъ дороги дъйствительно много брошенныхъ турецкихъ ящиковъ съ патронами и изломанныхъ телътъ мъстами были разсыпаны на землъ снаряды горныхъ орудій. По дорогъ попадалась также часто падаль заморенныхъ коней и воловъ.

Поднявшись еще версты двѣ къ верху, я увидалъ расположенный по склону горы бивакомъ л.-гв. Семеновскій полкъ; множество палатокъ между деревьями: офицеры и солдаты собраны кучей; сегодня у Семеновцевъ полковой праздникъ и вмѣстѣ раздача наградъ за дѣло у селенія Правецъ. Генералъ Гурко поздравляетъ ихъ и съ праздникомъ, и съ наградами. Густое, повторенное нѣсколько разъ эхомъ ура раздается въ лѣсу; еще разъ громкое ура! и раздирающій воздухъ пронзительный шипъ на половину со свистомъ и звукъ «баммъ» около полка разорвавшейся гранаты.

Harded Coursel of northy to Har how he had be stored in the Street of weether on the residence

«Повлены! какъ мътко стръдяють, это они на годоса пустили!» говорять между тъмъ офицеры. Третій разъ еще болье густое ура разносится и гудить по льсу на поздравленіе генерала Гурко. «И часто къ вамъ залетають», спрашиваю я у одного изъ офицеровъ. «Бываетъ.» отвъчаетъ онъ. «Представьте себъ сегодня одна граната влетъла на кухню какъ разъ въ миску съ супомъ, разорвалась и никого не задъла. Совсъмъ безъ супу остались. Отъ Семеновцевъ и не видать еще за деревьями непріятельской позиціи: для этого надо подняться еще съ четверть версты въ гору на нашу батарею. Наша батарея изъ 8 орудій расположена въ лёсу на высшей точкі горы и стрівляеть по непріятелю снизу вверхъ. Непріятельская позиція господствуєть надъ нашею со стороны генерала Рауха и находится отъ нашей батарен на разстояніи 650 сажень, по крайней мере таковь прицельный выстрель нашихъ орудій. Позиція непріятеля представляется здісь горой, вершина которой поднялась надъ нами: гора эта также вся поросла лъсомъ; только гребень лысый и кажетъ желтымъ пятномъ, мъстами покрытымъ другими бълыми пятнами снъга. Всего гребня намъ не видно, такъ какъ мы стоимъ близко къ непріятельской горв и смотримъ на ея вершину снизу вверхъ. Мы видимъ поэтому только часть лысины обращенную къ намъ, точно также намъ не видно всъхъ редутовъ настроенныхъ непріятелемъ; видна только одна ствна редута, такъ сказать его профиль. За эту ствну мы направляемъ наши снаряды. Изъ ствны на насъ стрвляють въ свою очередь три орудія непріятеля.

Едва генералъ Турко, поздравивъ Семеновцевъ, вошелъ на батарею, онъ приказалъ не въ очередь (такъ какъ на батареяхъ соблюдается извъстный порядокъ стръльбы) открыть

по непріятелю огонь залпами изо всёхъ орудій. Раздалась команиа «къ орудіямъ!» Восемь выстрёловъ слидись въ одинъ оглушающій звукь, и чрезь секунду съ непріятельской горы долетьль гуль оть разрыва нашихъ снарядовъ. Залпомъ съ нашей батареи быль данъ какъ бы сигналъ къ открытію огня съ пругихъ батарей. Съ позиціи генерада Ландевиля понеслись къ Туркамъ 16 гранатъ, а надъ нашими головами летели снаряды изъ шести орудій расположенныхъ позади насъ двухъ батарей Ильина и Ореуса на болье высокихъ гребняхъ той же Рауховской позиціи и потому стрылявшихь въ турецкій редуть черезь наши головы. Турки стали тотчасъ же отвъчать изъ своихъ трехъ орудій, и воть поднялся въ лесу цельй аль шипящихъ, свистяшихъ и воющихъ звуковъ, удесятеряемыхъ эхомъ лъса и горъ. «Своя! чужая!» спорили двое офицеровъ, слушая полетъ гранатъ надъ головами. «Чужая»! съ увъренностью прибавиль одинь изъ нихъ, когда въ пяти шагахъ граната разломала въ щены какой-то ящикъ и забрызгала землей говорившихъ. Генералъ Гурко, съ биноклемъ въ рукахъ, переходиль ежеминутно съ мъста на мъсто, выбирая пунктъ съ котораго было бы лучше видъть дъйствіе нашихъ снарядовъ. Но кромъ бълыхъ дымковъ надъ лысиной непріятельской горы и надъ профилемъ редуга ничего видно не было. (Съ позиціи генерала Рауха стрёляють только шрапнелями; съ позиціи генерала Дандевиля только гранатами). Сколько за этою стфной редуга Турокъ, попадають ли въ нихъ наши снаряды, все это, глядя на непріятельскую позицію снизу вверхъ, нельзя было опредівлить. «Къ Семеновцамъ пошла!» говорилъ межь тъмъ какой-то фейерверкеръ, опредъляя полеть непріятельскаго снаряда. «Говядину у нихъ отобьетъ», острилъ на это наводчикъ орудія, намекая на разбитую у Семеновцевъ поутру миску съ супомъ. «Куда это вы?» спрашиваю я знакомаго офицера поспъшно взбирающагося на съдло. «Къ генералу Дандевилю посылаютъ кратчайшимъ путемъ, отвъчалъ онъ, а знаете этотъ кратчайшій путь все время идетъ опушкой лъса на виду у Турокъ. Вчера по генералу Гурко, когда онъ переъзжалъ отсюда къ генералу Дандевилю по этому пути, Турки выпустили 15 гранатъ; онъ ложились то впереди, то позади генерала всю дорогу; они каждаго всадника провожаютъ такъ». «Брр!» прибавилъ онъ, пришпоривая лошадь и исчезая за деревьями.

«Три дня Ваше Высочество не умывался, не раздѣвался», говорилъ обращаясь къ принцу Ольденбургскому генералъ Раухъ, сильно похудѣвшій и пожелтѣвшій въ послѣдніе дни.

Генералъ Гурко, простоявъ около двухъ часовъ на батарев, потребовалъ коня чтобы вернуться въ Этрополь до наступленія темноты. Офицеры Семеновскаго полка, когда генералъ провхалъ мимо нихъ, умоляющимъ голосомъ обращались къ свитъ генерала: «Ради Бога! Если намъ письма есть въ штабъ, присылайте сейчасъ же ихъ срода. На этомъ Іерихонъ (такъ называли они свою гору), письма единственное утъщеніе».

Вообще говоря, позиція генерала Рауха расположена весьма невытодно сравнительно съ непріятельскою, находясь значительно ниже непріятеля, который въ каждую данную минуту можетъ обсыпать ее пулями сверху. Кромъ того, съ Рауховской позиціи, за исключеніемъ одной стъны турецкаго редута торчащей надъ головой, изъ-за деревьевъ не видать ничего болье; такъ что все назначеніе позиціи генерала Рауха сводится къ тому чтобы тревожить непріятеля артиллерійскимъ огнемъ, не отдавая себъ даже яснаго отчета о количествъ вреда наносимаго

этимъ огнемъ непріятелю. Атака Шандорника со стороны генерала Рауха едва ли возможна, ибо подступъ къ редуту весьма крутой и пролоджительный и самый релуть представляется украпленіемъ болье внушительнымъ чамъ было укръпленіе у Горняго Дубника. Въ прошломъ моемъ письмъ я упоминалъ уже что три роты Исковскаго полка, составляя аванпостную пъпь впереди позиціи генерала Рауха, ворвались 16 ноября совершенно случайно въ редутъ, заняли его, но не могли по своей малочисленности лержаться въ немъ до тъхъ поръ пока успъли подойти подкръпленія. Турки съ того времени еще болъе окопались, и по свёлёніямъ собраннымъ изъ допроса пленныхъ они значительно усилили гарнизонъ Шандорника. Атака Шандорника въ настоящую минуту сопряжена была бы съ огромными потерями. Вообще турепкія укръпленія, оберегающія перевалы Балканъ и путь на Софію, очень сильны и многочисленны: ихъ туть пълая цёнь, расположенная по вершинамъ горъ. Виденный съ позиціи Рауха одинъ профиль турецкаго редута составляеть только начало, первое кольцо продолжительной цепи укрепленій, заключающейся Араба-Конакомъ. Эти укрѣпленія видны и обстрѣливаются съ другихъ нашихъ позицій-генерала Дандевиля и со стороны шоссе графа Шувалова.

Путь ведущій на позицію генерала Дандевиля еще болье трудень и недоступень чьмь путь ведущій къ генералу Рауху. Это настоящая льсная трущоба на крутой горь, трущоба въ которой нога человька и животнаго на каждомь шагу то ступаеть на острый камень, то уходить въ грязь по самое кольно. Кажется невъроятнымъ какъ могли протащить туть 16 девятифунтовыхъ орудій! какого труда это стоило! когда на сильномъ конь надо три часа времени чтобы взобраться верхомъ четыре версты наиболъе крутаго пути въ гору. Вдешь тутъ до того медленно что словно топчешься на одномъ и томъже мъстъ; одна нога лошади уперлась о камень, другая глубоко ушла въ грязь: залняя нога срывается съ камня и скользить: лошаль ишеть равновъсія и качается всьмъ теломъ. Невозможная дорога. Между тъмъ по ней безпрестанно двигаются солдаты, направляющиеся то къ верху, то спускащіеся внизъ; лошади и ослы тащать сътки съ съномъ, мъщки съ сухарями и мясомъ. На каждомъ шагу вилишь упорную, напряженную борьбу человека и животнаго съ неприступною лесною трущобой. Вонь партія болгарь сь усиліемъ выворачиваеть ноги изъ грязи и камней: у каждаго Болгарина въ рукахъ по двъ палки скрещенныхъ на затылкъ и по привъшанной къ этому кресту большой гранать, они несуть вверхь снаряды; четверо солгать конвоирують партію. Болгары переступають согнувшись. тяжело дышуть и не смотрять даже по своему обыкновенію по сторонамъ и не кричать встречному офицеру: «здравствуй братушъ!» Солдаты не унывають: «Эка-воинъ!> слышу я разсуждение на дорогъ, «въ землю закопался пуфъ! пуфъ! и все тутъ. Ты въ поле выходи: на-ка попробуй.... разсуждение очевидно касающееся Турка. «Говорили тожь», раздается позади другой голось задыхающійся отъ усталости: «Антраполь возьмемь-войнів конецъ. Вотъ и Антраполь взяли-все миру нътъ.

— «Антраполь, да не этотъ, а тотъ Антраполь, разказываютъ, за горами», возражаетъ кто-то говорящему.

Чёмъ выше поднимаешься въ гору тёмъ хуже становится дорога; лёсъ рёдёетъ, мало-по-малу уступая мёсто громаднымъ камнямъ, покрытымъ мохомъ, а на самой вершинё горы нётъ вовсе деревьевъ. Это зеленый холмъ

изъ топкой земли и каменьевъ, мъстами лежащихъ кучей, мъстами—одиночными каменьями. Сегодня густое облако покрываетъ вершину и какъ на зло не видать за туманомъ ни турецкой позиціи, ни всего контура нашей. Надо близко подойти къ батаретъ чтобъ увидать ее; батарей тутъ детъ: одна смотритъ 8-ю орудіями въ одну сторону, другая, тоже 8-ю, въ другую, но обть сегодня молчаливо глядятъ въ туманное пространство; куда же стртлять когда въ десяти шагахъ отъ себя не отличишь человтка отъ дерева. За то между батареями и по склонамъ вершинъ обращенныхъ къ непріятелю идетъ усиленная работа. Подъ прикрытіемъ облака солдаты роютъ зёмлю, строятъ люнетъ, копаютъ ложементы, обносятъ батарею валомъ; генералъ Гурко издалъ приказаніе укртпить наши позиціи такъ чтобы были больше турецкихъ неприступными.

Я направился къ палаткъ генерала Дандевиля, расположенной на опушкъ лъса, и засталъ генерала заносившимъ ногу въ стремя чтобъ ъхать къ генералу Рауху.
Очень красивый собою, еще молодой на видъ, съ нъжнымъ румянцемъ на щекахъ, генералъ Дандевиль, сидя на
съдлъ, раздавалъ по сторонамъ приказанія: «копію съ
секретнаго приказа не забудьте разослать немедленно по
всъмъ постамъ!.. а кроки позицій до сихъ поръ не готовы! Какъ же вамъ не стыдно! Послать мнъ сюда въстоваго, эй народъ! А генералъ Красновъ гдъ? Озаботьтесь пожалуста, продолжалъ Дандевиль, обращаясь къ
Краснову: вернусь только къ вечеру; все оставляю на
вашемъ попеченіи. Едва туманъ разсъется, открыть немедля огонь...»

Генералъ Красновъ—старый знакомый по первому походу за Балканы. Онъ въ отрядъ генерала Дандевиля командуетъ въ настоящее время казалерійскою бригадой

(Екатеринославскимъ и Астраханскимъ драгунскими полками. По происхожленію онъ простой казакъ и выслужился до генерала изъ простыхъ урядниковъ. Мы усаживаемся съ нимъ рядомъ на толстое полъно и протягиваемъ ноги къ костру. Разговоръ начинается съ воспоминаній: «Помните какъ послѣ перевала у Лалбони полъ Уфланли, въ долинъ Тунджи, вы угощали генерала Гурко и штабъ супомъ изъ сливъ? Веселое было время», и т. д. «Разкажите, какъ же вамъ удалось отбить у Турокъ эту вершину? > «Калужскіе молодцы-съ.» говорить Красновъ, называя почему-то Великолупкій полкъ Калужпами. «вовлеклись! Поглядъть-тошмаренки-маленькіе, худенькіе, курносые съ, а вовлеклись! Тель 200 въ одномъ месте положили! Ужасное положеніе! Орудія навели, да и стоимъ въ грязи по колѣно. а калужскіе-молодиы! А-а-а! хорошее дъло-съ!> Такъ характеризуетъ Красновъ занятіе настоящей позиціи Ландевиля Великолуцкимъ полкомъ и защиту первыхъ поднимавшихся сюда нашихъ орудій на которыя насёли было Турки. Этихъ орудій было два чи прикрывавшіе ихъ соллаты Великолупкаго полка прозвали ихъ «батюшкой и матушкой». Дело, по общимъ отвывамъ, было молодецкое: двъ роты задерживали въ те ченіе многихъ часовъ наступленіе Турокъ съ вершины, и затъмъ, когда подоспълъ еще баталіонъ Великолуцкаго полка, наши перешли въ свою очередь въ наступленіе п прогнали Турокъ съ вершины, втащили туда орудія и съ этой минуты образовалась туть русская позиція противъ непріятельской горы Шандорника, позиція изв'єстная нынъ подъ именемъ позиціи Дандевиля \*).

Съ этой позиціи въ асную погоду открывается видь на

<sup>\*)</sup> Подробности этого дъла см. въ предыдущихъ моихъ цисьмахъ. 🦠

всь туренкія укрыпленія зашищающія линію Шандорникь-Араба-Конака и даже видны говорять вдалекъ верхушки минаретовъ Софіи. Гора Шандорникъ, обращенная однимъ фасомъ къ Рауху, смотритъ сюда другимъ своимъ фасомъ и другою профилью того же турецкаго редута противъ котораго находится позиція Рауха. Но редутъ на горъ Шангорникъ составляетъ только первое звъно, начало продолжительной линіи турецкихъ украпленій. Отъ Рауха этихъ укръпленій не видать вовсе, ибо они тянутся, такъ сказать, за Шандорникомъ, направляясь къ Софійскому шоссе. За то отъ Дандевиля, находящагося отъ Рауха значительно правъе, видно какъ гребень горы Шандорникъ извивается то поднимаясь, то опускаясь и образуя нъсколько вершинъ. На каждой изъ этихъ вершинъ вплоть до Араба-Конака построено по редуту и каждая вершина представляеть сильное и неприступное укръпленіе. Число орудій направленных Турками съ этихъ редутовъ на позицію Дандевиля простирается отъ 12 до 15, причемъ три направлены съ того же редута съ котораго другія три направлены на Рауха. Дандевиль занимаетъ вершину надъ которою Турки господствуютъ и которую обстрёливають весьма мётко артиллерійскимь огнемъ. Положение Дандевиля даже менъе выгодно чъмъ положеніе Рауха, такъ какъ вся позиція представляется открытою мъстностью, которую непріятель обстръливаеть сверку виня; тогда какъ у Рауха мъстность закрыта лъсомъ, и кроит того позиція Рауха расположена до того близко подъ самымъ непріятелемъ что Туркамъ приходится чуть ли не перпендикулярно къ ней наклонять дула своихъ орудій, между тёмъ какъ Дандевиля Турки обстрёливають на разстояніи 1.400 саженъ и потому наклонъ орудій здесь более для нихъ выгодный.

Турки стръляютъ мътко. До сей минуты даже брустверъ нашихъ батарей служилъ недостаточнымъ прикрытіемъ противъ турецкаго огня. По крайней мъръ на дняхъ оторвало гранатой голову фейерверкеру, сидъвшему спокойно за брустверомъ и засыпало землей офицера и нъсколько человъкъ прислуги при орудіяхъ. Разказываютъ при этомъ что первымъ изъ земли вылъзъ офицеръ и на вопросъ обращенный имъ къ остальнымъ засыпаннымъ солдатамъ, вылъзавшимъ другъ за другомъ изъ земли, что, тебя ранило?» получалъ одинъ и тотъ же отвътъ: че могу знать ваше благородіе; чъмъ-то ушибло!»

Турки обстреливають у Дандевиля всю лысую вершину горы и часть обрамляющаго кругомъ лёса; орудія у нихъ стальныя, дальнобойныя, но малаго калибра. Обыкновенно они чередують направление своихъ снарядовъ, одинъ выпускають на наши батареи, другой направляють въ лёсь, угадывая приблизительно мѣсто нахожденія расположеннаго въ лъсу отряда Ландевиля. На батарев Турки устъли до сихъ поръ подбить колесо одного орудія, убить одного фейерверкера и ранить двухъ другихъ. Что же касается всего отряда, то несмотря на частую перемъну мъста солдатскаго бивака убыль въ немъ отъ турецкаго огня простирается отъ 6 до 8 человъкъ среднимъ числомъ въ сутки. Нашихъ батарей на позиціи Ландевиля двв. Одна, 8-ми орудійная, направлена на крайнюю къ намъ вершину Шандорника, именно на профиль того редута по которому стръляетъ и Раухъ со своей стороны. Другая батарея действуеть въ сторону дальнейшихъ турецкихъ укръпленій, идущихъ къ Араба-Конаку.

Вообще говоря, двѣ выше описанныя позиціи Рауха и Дандевиля осаждають линію турецкихъ укрѣпленій, Шандорникъ—Араба-Конакъ, со стороны только Шандорника.

Значительно правъе этихъ двухъ позицій расположенъ отрядъ графа Шувалова, осаждающій турецкую линію со стороны Араба-Конака. Авангардъ этого отряда подъ начальствомъ полковника Гриппенберга занялъ 21 ноября на Софійскомъ шоссе командующую надъ Араба-Конакомъ высоту. Подробности этого дъла такъ же какъ и описаніе позицій графа Шувалова оставляю до слъдующаго письма; замъчу только что оба конца турецкой линіи укръпленій Шандорникъ—Араба-Конакъ суть ръшающіє пункты: если Турки очистятъ Шандорникъ, то въ Араба-Конакъ они не могутъ держаться долье, ибо Шандорникъ есть крочъ всей линіи со стороны Этрополя. Также если они очистятъ Араба-Конакъ, то не могутъ болье держаться на Шандорникъ.

Если считать позицію графа Шувалова нашимъ правимъ флангомъ въ Балканахъ, то лёвымъ флангомъ можно назвать укрѣпленный нами Златицкій перевалъ. На Златицкомъ перевалъ три дня тому назадъ нѣсколько ротъ лейбъ-гвардіи гренадерскаго полка, спустившись въ долину, заняли два селенія, Челопецъ и Клиссикіой...

Этрополь, 22 ноября 1877 года.

#### Позиція графа Шувалова. Московская и Павловская гора.

25 ноября генералъ Гурко перевхалъ со своимъ штабомъ изъ Этрополя въ Орханіе. Городокъ этотъ, расположенный въ долинъ р. Правицы на Софійскомъ шоссе, извъстенъ тъмъ что долгое время былъ мъстомъ ежедневныхъ кавалерійскихъ стычекъ нашихъ разъъздовъ съ турецкими. По завладъніи нами Правицей, Турки, очистивъ

самый городъ Орханіе, сосредоточили свои силы на окрестныхъ высотахъ, съ которыхъ господствовали надъ Орханіе артиллерійскимъ огнемъ. Поэтому русскія войска не занимали города, да занимать его съ военной точки врвнія не представлялось пока никакой налобности, и генераль Гурко ограничивался тъмъ что посылаль въ Орханіе кавалерійскіе разъёзды изъ л.-гв. уланъ, л.-гв. гусаръ и казаковъ Кавказской казачьей бригады, для производства рекогносцировокъ въ городъ и его окрестностяхъ. Разъъзды эти встръчались ежедневно на улицахъ Орханіе съ Черкесами, прівзжавшими сюда грабить и разорять болгарскіе дома себъ на топливо. Происходила поэтому иногда перестрелка, иногда стычка на пикахъ и сабляхъ между нашею и турецкою кавалеріей, иногда же простое отступленіе тъхъ кто оказывался въ меньшемъ числь противъ непріятеля. Между прочимъ быль случай следующаго рода: двое гусаръ, заскакавъ слишкомъ впередъ отъ своего взвода, увидали въ одномъ изъ переулковъ Орханіе нъсколько всадниковъ, которыхъ они издали приняли за нашихъ Осетинъ; но которые въ действительности были Черкесы. Всадники подпустили гусаръ довольно близко до себя и дали по нимъ залпъ. Гусары, замътивъ что ошиблись, повернули назадъ своихъ коней, но ускакать было ужь поздно: одинъ изъ гусаръ, раненый пулей, упалъ съ лошади и былъ изрубленъ на мъстъ подосиващими Черкесами; другой попаль со своимъ конемъ въ какуюто топкую лужу, въ которой завязъ и не успълъ поэтому уйти вовремя отъ черкесскихъ шашекъ. Тъла этихъ гусаръ были найдены на другой день на улицахъ Орханіе раздътыя догола и обезображенныя отъ массы полученныхъ ими сабельныхъ ударовъ. Грабежи Черкесовъ и кавалерійскія стычки происходившія часто на улицахъ города отразились всего болье на постройкахъ Орханіе, отразились до того что въ цьломъ городь нельзя найти котя бы одинъ вполнь сохранившійся домъ. Генераль Гурко и многочисленный штабъ его отряда принуждены помыщаться въ полуразрушенныхъ зданіяхъ, исправивъмхъ кое-какъ на скорую руку, подклеивъ напримъръ бумагу на окнахъ вмъсто разбитыхъ стеколъ, поддерживая огонь въ мангалахъ, вмъсто несуществующихъ болье печей и т. п.

Окрестныя высоты были очищены Турками внезапно. въ ту минуту когда русскія войска занимали позиціи противъ горы Шандорникъ. Турки, какъ извъстно, всего более боятся обходныхъ движеній съ нашей стороны, и въ данномъ случай они поспишили отступить изъ Орханіе. опасаясь чтобы мы не зашли къ нимъ въ тылъ съ теперешней позиціи Дандевиля и не отръзали бы ихъ отъ-Араба-Конака. Мы, въ свою очередь, подвинулись нашимъ нравымъ флангомъ вслёдъ за отступившимъ изъ Орханіе непріятелемъ и заняли новыя позиціи на Софійскомъ шоссе противъ Араба-Конакскихъ укрѣпленій Турокъ. Эти позиціи, равно какъ и позиціи Рауха и Дандевиля. находятся въ тесной связи между собой, дополняя другъ друга, и состоять нынъ подъ общимъ начальствомъ генераль-адъютанта графа Шувалова. Путь къ нимъ изъ Орханіе проходить по долині р. Правицы, до сел. Врачеша, гдъ шоссе круто поворачиваетъ въ горы, входя въ нихъ узкимъ ущельемъ и направляясь къ Араба-Конаку и Софіи чрезъ переваль Балкановъ. Переваль этоть лежить отъ Орханіе на разстояніи 20 или 25 версть отличной шоссейной дороги, а наши горныя позиціи на Софійскомъ шоссе противъ непріятельскихъ оберегающихъ этотъ перевалъ находятся въ 15 верстахъ отъ Орханіе; по

крайней мъръ на такомъ разстояни отъ города расположенъ въ ущельи лагерь нашихъ резервовъ и бивакъ графа Шувалова у подошвы занятыхъ нами высотъ.

Обстановка этого бивака въ узкомъ ущельи и посреди пороги по крайности сурова и поражаетъ взоръ не взыскательностію къ условіямъ жизни хозяевъ бивака-графа Шувалова, его штаба и свиты. Простыя солдатскія палатки (захваченныя у Турокъ) разбиты прямо на снъту, ряломъ съ палатками солдатъ; горящій снаружи на снъгу костеръ служить кухней, а также и местомъ для отогреванія коченвющихъ отъ холода ногъ и рукъ. Нівсколько охапокъ съна, брошенныхъ въ палаткъ на мерзлую вемлю, замъняють коверь на полу. Палатка графа Шувалова только темъ и отличается отъ остальныхъ солдатскихъ палатокъ что она турецкая и потому круглая, тогда какъ у нашихъ солдатъ полотно натянуто въ видъ треугольника. Снътъ лежитъ на палаткахъ. Вокругъ бивака видны лишь высокія горы, сплошь поросшія густымъ л'ясомъ: и горы и лъсъ покрыты снъгомъ. Куда ни глянешь кругомъ все бъло, дико и давитъ суровостью: небо постоянно туманное. Солдаты круглый день грівотся у костровъ и бъгаютъ по очереди въ горы за дровами, оглащая лъсную чащу звенящими звуками тесаковъ о древесные стволы, трескомъ и шумомъ отъ подрубленныхъ валящихся деревьевъ. Иногда, высоко въ туманномъ воздухъ гудитъ граната, отправленная съ одной вершины горы на другую.

Хозяинъ бивака, графъ Шуваловъ, встръчаетъ прибывшаго къ нему привътливо, радушно; онъ умъетъ въ нъсколько минутъ обворожить васъ своимъ разговоромъ, обходительною манерой, импонировать на васъ своимъ бодрымъ расположениемъ духа. На видъ Шувалову лътъ сорокъ; онъ средняго роста, плотно и кръпко сложенъ и жажется человъкомъ видимо довольнымъ суровою обстановкой бивачной жизни и не придающимъ значенія свяваннымъ съ нею непривычнымъ лишеніямъ. Генералъ Гурко. Спартанецъ по своей натуръ, посъщая отъ времени до времени наши позиціи на Софійскомъ шоссе, каждый разъ шутя обращаясь къ графу Шувалову говорить ему что велить на дняхъ отдать въ парольномъ приказѣ рас- поряжение о томъ чтобы построить Шувалову землянку или баракъ изъ досокъ и силой водворить туда хозяина. Но Шуваловъ хорошо понимаеть значение какое имъетъ въ глазахъ солдата палатка командира поставленная на снъту рядомъ съ солдатскою и наравнъ съ послъднею лишенная всякихъ удобствъ. Онъ всячески заботится о солдать, расходуя постоянно свои собственныя средства на него и на ежедневную по возможности чарку водки для солдать. Пользуется онъ въ своемъ отрядъ большою популярностью, доходящею у многихъ до обожанія и восторженныхъ отзывовъ, популярностью, укръпившеюся за нимъ въ особенности послъ дъла у Горняго Дубника. гдъ участвовала въ бою преимущественно 2-я гвардейская дивизія, коей Шуваловъ состоить начальникомъ. Во время этого дёла графъ Шуваловъ большую часть дня провель объбзжая цёпи атакующихъ солдать и подъбзжая къ турецкому редуту на 200 и 150 саженъ разстоянія, причемъ изъ семи сопровождавшихъ его офицеровъ только одинъ вернулся не раненымъ, остальные же кончили день на перевязочномъ пунктъ. На Софійскомъ шоссе, въ ущельи, графъ Шуваловъ обыкновенно выходитъ изъ своей палатки и вдеть на позиціи въ сопровожденіи полковника Скалона, командира гвардіи сапернаго баталіона. и следить за производствомъ земляныхъ работь и укреп-14\*

леній, или же самъ сопровождаеть на позиціи прівзжающаго къ нему приблизительно черезъ день генерала Гурко.

Сегодня я засталь графа Шувалова вдущимъ на линію нашихъ аванпостовъ по шоссе въ направленіи къ перевалу; за нимъ следуютъ: генераль Эттенъ (командиръ 2-й бригады), полковникъ Бальцъ (исправляющій должность заболевшаго начальника штаба полковника Паренцова) и трое казаковъ. Выезжаемъ часовъ около пяти вечера и двигаемся по ущелью мимо расположенныхъ у края дороги бивакомъ несколькихъ баталіоновъ войска, составляющаго резервы нашихъ позицій противъ Араба-Конака. Одна колонна л.-гв. Павловскаго полка находится въ движеніи; она сворачиваетъ изъ ущелья на гору и медленно начинаетъ подъемъ, вступая на крутую тропинку.

- Здравствуйте, друзья! говорить имъ графъ Шуваловъ.
- Здравія желаемъ в. с—тво!
- А водка была сегодня?
- Была; точно такъ; пили, раздаются отвъты.
- Ну, идите себъ съ Богомъ. А только если случится что онъ на васъ полъзетъ, то знаете какъ его принять, по Павловски!
  - Постараемся, в. с-тво.
- Ну, Христосъ съ вами, прибавляетъ графъ Шуваловъ, подвигаясь далъе по шоссе, загибающему все болъе вправо, на подобіе колеса. Мы минуемъ батарею изъ двухъ орудій, построенную у самой дороги съ цълью обстръливать вдоль часть ущелья; минуемъ еще нъсколько группъ солдатъ и ъдемъ далъе, приблизительно съ версту, не встръчая никого по дорогъ. Изъ кустовъ внезапно поднимается человъкъ шесть солдатъ и молча выстраивают-

ся. отлавая честь провзжающему начальнику. Графъ Шуваловъ также модча здоровается съ ними. Эти соднаты находятся въ секретъ; ихъ назначение быть спрятанными гдъ-нибудь въ кустахъ или въ канавъ неслышными и незамътными для непріятеля, наблюдать, сторожить по сторонамъ и лоносить о всемъ виденномъ и слышанномъ въ теченіе дня и ночи. Положеніе солдата въ секретъ въ настоящую зимнюю пору весьма тяжелое, такъ какъ разводить въ секретъ костеръ запрещается строжайшимъ образомъ, и солдатъ принужденъ следовательно лежать на снъту, безъ огня, не имъя возможности отогръвать заходящіяся конечности; къ тому же и обувью солдаты сильно поизносились; ръдко у кого найдутся вполнъ цълые и здоровые сапоги; перемънная же пара виъстъ съ ранцами остались въ Боготъ и хотя выписаны оттуда, но до сихъ поръ еще не пришли; нътъ также и теплыхъ полушубковъ, за исключеніемъ развѣ немногихъ розданныхъ здёсь въ передовыя цёпи солдатамъ г. Петлинымъ, уполномоченнымъ Общества Краснаго Креста при летучемъ отрядъ, сформированномъ Государыней Императрицей. Въ дырявыхъ же сапогахъ и въ сврой шинели на сырости и на холоду положение солдата тяжелое; и были случаи отмороженія ночью въ траншеяхъ рукъ и ногъ. и нъсколько смертныхъ случаевъ отъ холода.

Секреты составляють всегда послёдніе пункты нашихь аванпостовь, и подвигаясь далёе за графомъ Шуваловымъ по шоссе, мы не встрёчаемъ уже болёе никого изъ солдать. Кругомъ стоять все тё же горы, поросшія густо буковымъ лёсомъ, усыпанныя снёгомъ. Въ горахъ и на дороге царить тишина мертвая, прерываемая лишь звукомъ копыть нашихъ коней о мерзлую землю, да слышно еще какъ падаеть иней крупными снёжными кусками,

шелестя въ деревьяхъ. Мы двигаемся по нейтральной полосъ, не занятой ни нами, ни непріятелемъ, лежащей между нашею цъпью и турецкою, и легко быть можетъ что спрятанный гдъ-нибудь, на подобіе нашего, въ кустахъ непріятельскій секретъ дастъ внезапно и на близкомъ разстояніи ружейный залиъ. Но вотъ, за поворотомъ шоссе, мы видимъ еще четырехъ всадниковъ остановившихся на дорогъ и различаемъ въ нихъ драгунскій разъъздъ.

- До какого мъста доходили? спрашиваетъ графъ Шуваловъ.
- Вонъ до этой караулки доходили, говорять драгуны, указывая на домикъ построенный не вдалекъ впереди.
  - Непріятеля видѣли?
  - Никакъ нътъ.
- Такъ повзжайте за мной, прибавляетъ Шуваловъ, подвигаясь далъе по шоссе; мы провзжаемъ мимо караулки, у которой валяются на землъ шесть труповъ Турокъ полузасыпанные снъгомъ. Поворачиваемъ снова вправо и, отъъхавъ съ полверсты, видимъ что шоссе начинаетъ подниматься нъсколько въ гору, видимъ у самаго
  подъема еще караулку и шесть человъческихъ фигуръ въ
  башлыкахъ у дымящагося костра: пятеро лежатъ на землъ вокругъ огня; одинъ стоитъ облокотившись на ружье.
  Это турецкій пикетъ, расположенный въроятно на самомъ перевалъ; дорога тутъ поднимается на пригорокъ лежащій поперекъ ущелья, и за этимъ пригоркомъ находится уже Араба-Конакъ и турецкія укръпленія оберегающія перевалъ.
- Вотъ до этого мъста вы должны были доъхать, обращается графъ Шуваловъ снова къ драгунамъ.

Мы стоимъ еще минуты съ двъ, въ которыя графъ Шуваловъ смотрълъ въ бинокль на Турокъ и на окружающія насъ высоты. Фигуры у костра повидимому не замівнають нашей группы и продолжають лежать и гріться, сохраняя прежнія позы. Мізшкать доліве не представлялось никакой надобности, графъ Шуваловъ поворачиваеть своего коня назадъ, и мы скрываемся за поворотомъ дороги, направляясь къ своему биваку. «Завтра повдемъ на Павловскую гору», говорить графъ Шуваловъ, слізая съ коня у своей палатки.

Русскія позиціи противъ Араба-Конака сосредоточиваются на двухъвысотахъ, извъстныхъ нынъ подъ именемъгоръ Московской и Павловской.

Въ предыдущихъ моихъ письмахъ я упоминалъ уже что Турки, очистивъ Правицу, Этрополь и Орханіе, направили свое вниманіе главнымъ образомъ на защиту переваловъ черезъ Балканы и укрѣпились для этой цѣли въ. Златицъ, на горъ Шандорникъ и на высотахъ у мъстечка Араба-Конакъ на Софійскомъ шоссе. Русскія войска. въ свою очередь занявъ Этрополь и Орханіе, встретились на перевалахъ Балканъ съ такими сильноукрѣпленными позиціями Турокъ что принуждены были ограничиться только занятіемъ высоть насупротивъ турецкихъ, образовавъ со своей стороны линію укрыпленныхъ позицій по сю сторону Балканъ. Такъ, Русскіе заняли Златицкій переваль и окопались на немъ; противъ горы Шандорникъ образовали двъ позиціи, извъстныя подъ именемъ новицій генерала Рауха и генерала Дандевиля, наконецъ противъ Араба-Конака укръпились на горахъ прозванныхъ Московскою и Павловскою по имени полковъ первоначально занявшихъ эти двъ позиціи. Находясь на упомянутыхъ высотахъ лицомъ къ лицу съ непріятелемъ (въ одномъ месте въ более выгодныхъ противъ Турокъ условіяхъ, въ другомъ менте выгодныхъ), русскія войска возлерживаются отъ наступательныхъ действій, ограничиваясь укръпленіемъ и охраненіемъ своей боевой линіи. а также артиллерійскою перестралкой съ непріятелемъ въ ясные дни, когда туманъ не мъщаеть видъть турецкіе редуты и дагери. Но самое занятіе нынёщнихъ позицій Русскихъ на Балканахъ сопряжено было съ большими трудностями, совершалось въ бою и сопровождалось огромною работой втягиванія орудій на крутыя высоты. Въ предыдущихъ письмахъ я уже имълъ случай разказать въ короткихъ чертахъ о томъ какъ произошло завладъніе нашими войсками Златинкимъ переваломъ, какъ заняли позиціи и укрыпились отряды Рауха и Ландевиля противъ горы Шандорника; л.-гв. Московскій полкъ въ свою очередь окрестиль въ свое имя одну изъ горъ противъ Араба-Конака мечомъ и кровью въ день 21 ноября. Произошло это, по разказамъ очевидцевъ, следующимъ образомъ.

По отступленіи Турокъ изъ Орханіе, 2 и 3 баталіоны Московскаго полка двинулись по шоссе по пятамъ непріятеля чтобъ идти за нимъ доколь будетъ возможно. Командиръ л.-гв. Московскаго полка полковникъ Гриппенбергъ, лично предводя этою колонной, получилъ свъдъніе что отступившій непріятель засълъ въ приготовленныхъ заранъе укръпленіяхъ Араба-Конака. Не будучи знакомъ съ мъстностью и идя такъ сказать ощупью, Гриппенбергъ повернулъ съ шоссе наудачу на одну изъ горъ и сталъ взбираться на нее чтобъ окинуть оттуда взоромъ окрестность и избрать позицію противъ непріятеля. Взбирался онъ на гору въ туманъ, но когда дошелъ до вершины ея, то туманъ разсъялся, и взору Гриппенберга внезапно предсталъ Араба-Конакъ съ его укръпленіями, лежащій внизу на разстояніи какихъ-нибудь 600 саженъ и командуемый съ

высоты на которой стояль Гриппенбергь. Это было неожиданнымъ открытіемъ. «Орудія, скоръй сюда орудія!» воскликликнулъ начальникъ Московскаго полка, и весь день 20-го и ночь съ 20 на 21 ноября прошли въ полъемѣ орудій на счастливо открытую гору. Хотя и соблюдалась при этомъ всевозможная тишина, но Турки изъ Араба-Конака успъли замътить движение на Московской горъ и понять что сдълали непростительную ошибку не занявъ ея сами и предоставивъ ее Русскимъ. Поэтому въ ночь на 21 ноября Турки поспъшили сдълать обходное движение и укръпились на другой горъ, приходившейся во флангь Московской, такъ что на утро 21-го позиція Гриппенберга очутилась между трехъ огней: спереди ея быль непріятель, сліва находился Араба-Конакъ, а справа — Турки обощедшіе нашу позицію за ночь; словомъ, Московская гора какъ бы връзалась въ непріятеля своимъ исходящимъ угломъ или, по выраженію солдата: «врылась въ него свинымъ рыломъ. Гриппенбергъ распорядился наскоро окопаться и нарыть нъсколько ложементовъ на правомъ склонъ своей горы противъ обощедшей его турепкой колонны, и помъстиль въ этихъ ложементахъ 2-й баталіонъ Московскаго полка полъ начальствомъ полковника Ляпунова. Къ двумъ баталіонамъ Московскаго полка подошли еще 1-й и 4-й стрълковые баталіоны. Въ 8 часовъ утра 21-го ноября, едва разсвялся туманъ. Гриппенбергъ приказаль открыть огонь изъ 6-ти орудій по укрупленіямь Араба-Конака и стрълялъ такъ удачно что успълъ произвести въ турецкомъ редутъ два взрыва. Непріятель со своей стороны направиль изъ Араба-Конака 12 орудій на Московскую гору, нанося частымъ и мъткимъ артиллерійскимъ огнемъ значительный вредъ нашимъ и подбивъ у насъ одно орудіе. Между прочимъ, одною изъ первыхъ

турецкихъ гранатъ былъ убитъ молодой офицеръ артиллеписть Тиббольдъ. Разказывають что, раненый въ грудь осколкомъ снаряда. Тиббольдъ, падая на землю, воскликнуль: «Боже, что со мной?» Половжавшій къ нему фейерверкеръ обратился къ нему съ вопросомъ: «ваше благородіе! Никакъ вы ранены? Убить! проговориль Тиббольдь, и это были его последнія слова. Жертвою следующей гранаты наль поручикь Войницкій, убитый наповалъ. Наконепъ, одинъ снарядъ попадаетъ въ буковое дерево, разламываеть его въ щены и убиваеть разлетввшимися осколками и щенами нятерыхъ солдатъ на смерть и семерыхъ ранитъ. Канонада турецкая длится до 10-ти часовъ утра. Въ 10 часовъ начинается атака; Турки наступаютъ тремя колоннами: одна кидается съ годы занятой ими ночью прямо на ложементы 2-го баталіона Московскаго полка, другая идеть по подошев Московской горы съ цёлью обойти ее въ тыль; третья, изъ Араба-Конака, льзеть вверхь на нашу батарею съ намъреніемъ завладъть орудіями.

Прикрывають орудія всего двѣ роты, которыя не въ состояніи удержать напора массы наступающаго врага; Турки лѣзуть въ гору какъ ошалѣлые съ криками «алла!» Они уже близко отъ орудій, нѣсколько человѣкъ ихъ взбираются на брустверъ и нельзя ударить по нимъ картечью, ибо отъ частой стрѣльбы и пороховаго дыма затворы у орудій загрязнились до того что отказываются служить; воды же по близости нѣтъ чтобъ обмыть и очистить остановившійся механизмъ. Артиллеристы растерялись; кто вынимаетъ шашку, кто прячется за брустверъ; собрались кучкой въ ожиданіи съ минуты на минуту послѣдней развязки. Тогда Гриппенбергъ, собравъ остававшіяся въ резервѣ части 3-го баталіона своего полка, появляется во главѣ

ихъ съ обнаженною саблей: «Разступись, артиллеристы!» кричить онъ смутившейся прислугь при орудіяхъ:--- «Московцы идуть! > Начинается ружейная и штыковая работа. и Турки принуждены отступить влпоть до подошвы горы. оставляя на ея склонъ своихъ убитыхъ и раненыхъ. Чрезъ часъ Турки возобновляють атаку изъ Араба-Конака и снова лезуть въ направлении нашей батареи. Разсыпавшись цынью въ кустахъ и за каменьями, 3-й баталіонъ Московскаго полка встрвчаеть непріятеля баталіоннымь огнемь, причемъ капитанъ де-Лаваль-Велкъ расхаживаетъ взадъ и впередъ по цъпи, командуя солдатамъ: «Не горячись! не жги патроновъ даромъ: ставь прицедъ на триста: теперь на двъсти, ставь на полтораста. Вскоръ раненый пулею въ лицо, пробившею ему объ челюсти и задъвшею языкъ, де-Лаваль-Велкъ идетъ окровавленный изъ цъпи, и отыскавъ Гриппенберга, знаками просить у него бумаги и карандашъ. «Ради Бога пошлите скоръй офицера къ моей ротъ замънить меня, пишетъ онъ на поданномъ клочкъ бумаги.

На другомъ склонѣ горы встрѣчаютъ Турокъ обходящихъ въ тылъ Московскую гору 1-й и 4-й стрѣлковые баталіоны; а 2-й баталіонъ Московскаго полка, подъ начальствомъ полковника Ляпунова, открываетъ огонь изъ своихъ ложементовъ по наступающему на эти ложементы непріятелю. Тутъ дѣло тянется долгое время съ перемѣннымъ счастьемъ, въ которомъ то Турки доходятъ до нашихъ ложементовъ, то наши занимаютъ ближайшія турецкія траншеи, прогоняя непріятеля въ гору. Когда наши принуждены отступить изъ турецкихъ траншей, Турки накидываются мимоходомъ на оставшихся въ траншеяхъ Русскихъ раненыхъ и убитыхъ, докалываютъ раненыхъ и поспѣшно снимаютъ съ мертвыхъ всю одежду, все до по-

слъдней нитки, унося награбленное съ собой. Къ 3-мъ часамъ дня атака Турокъ отбита на всъхъ пунктахъ и къ 7-ми часамъ вечера умолкаетъ окончательно всякая перестрълка. Оба непріятеля удерживаютъ каждый свои первоначальныя позиціи, за исключеніемъ нъсколькихъ траншей у подошвы турецкой горы, не занятыхъ ни нами, ни Турками. Между прочимъ, въ этихъ траншеяхъ остался одинъ раненый въ бедро солдатъ Московскаго полка, притворившійся мертвымъ въ ту минуту когда Турки, во время боя перейдя снова въ наступленіе, овладъли траншеями и начали прикалывать раненыхъ. Турки, принявъ этого солдата въ самомъ дълъ за мертваго, ограничились тъмъ что раздъли его донага, унесли съ собой что на немъ было и легонько ударили его прикладомъ ружья.

На другой день битвы, когда наши полковые санитары осмълились дойти до траншей, гдъ между убитыми Турками и Русскими лежалъ и нашъ раненый солдатъ, между санитарами и этимъ раненымъ произошелъ разговоръ слъдующаго рода:

- Ребята, подберите меня, говоритъ раненый санитарамъ.
  - Да въдь ты Турка, возражають санитары.
- Какой же я Турка протестуеть раненый, Московскаго полка, ей-Богу, помереть на мъстъ — свой!
- А ну-ка, перекрестись! Раненый крестится.—Это и Турка зачнетъ кститься, обморочитъ, гляди, ты ему и повъришь. Кто тебя голаго-то распознаетъ, продолжаютъ санитары.
- Ей-Богу свой, начальства моего спросите. Миколаемъ зовутъ.
- Ай подобрать? останавливаются санитары, и кончаютъ тъмъ что подбираютъ раненаго.

Турки наступали на Московскую гору въ числѣ 15—20 таборовъ противъ 4 баталіоновъ нашего войска, причемъ, по разказамъ плѣнныхъ, атакой руководилъ лично Мегеметъ-Али-паша, подъ которымъ, какъ говорятъ, были убиты четыре лошади, и онъ, не имѣя по близости пятой, сѣлъ будто бы верхомъ на осла и на ослѣ продолжалъ командованіе.

Послъ отбитой атаки, Турки не возобновляли болъе наступленія на Московскую гору, да и наша батарея на Московски горъ (увеличенная еще четырьмя втащенными на верхъ орудіями) не открывала послів битвы 21 ноября огня по Араба-Конаку. Наступившіе туманные дни, окутавъ непроглядною пеленой обоихъ сошедшихся близко враговъ, остановили взаимный обмѣнъ гранатами и пулями, но за то дали возможность и время каждому укръпиться на своей позиціи и обнести себя рядами земляныхъ ствиъ. Турки возвели уже на горъ, которую заняли въ ночь на 21 ноября, редуть почтенныхъ размфровъ и продолжають оканываться; наши солдаты въ свою очередь возводять люнеть на Московской горф и роють траншеи. Скрытый отъ насъ туманомъ, непріятель находится въ близкомъ разстояніи отъ Московской горы съ обоихъ ея фланговъ. Когда бываешь на этой позиціи, то ясно слышишь шумъ, гвалтъ и крики сопровождающіе обыкновенно турецкія работы; различаешь отчетливо даже отдъльныя восклицанія въродъ: «Абдуль! Магометь! Гайда! гай-ли-ля!» и много непонятныхъ выраженій. И странно бываеть внимать такъ близко говору непріятеля, скрытаго за туманомъ, такъ близко что вотъ-вотъ кажется рукой подать! И о чемъ галдять они своими крикливыми голосами? Роютъ землю; слышно какъ стучатъ топорами о дерево, кирками о камень; кричать быть-можеть то же

самое что и около себя слышишь, только не такъ громко произнесенное: «куда, чортъ, съ лопатою лъзешь!»; «эй, ребята, ломъ сюда давайте!»; «ну, и земля же; одно слово: камень на камеъ....»

Другая позиція наша на Софійскомъ шоссе, Павлойская гора, была занята безъ бою и въ видахъ предупрежденія Туркамъ возможности дальнъйшихъ обходныхъ движеній съ ихъ стороны; находится она почти-что въ тылу турецкой позиціи занятой Турками въ ночь на 21 ноября.

Позиціями на Златицкомъ переваль, Рауха и Дандевиля, Московскою горой и Павловскою исчерпывается рядъ нашихъ укрыпленій насупротивъ турецкихъ позицій оберегающихъ главныйшіє перевалы черезъ Балканы въ долину Софіи. Въ сторонь ото всыхъ вышеупомянутыхъ позицій и безъ непосредственной связи съ нимъ находится мъстечко Лютиково, въ окрестностяхъ котораго Турки въчисль отъ 4 до 5 тысячъ стерегутъ еще одну дорогу ведущую черезъ Лютиково въ Софію. Противъ Лютикова мы имъемъ свою укрыпленную гору, извъстную подъ названіемъ Финской горы, по имени расположеннаго въ ней Финскаго стрыковаго баталіона.

Орханіе, 28-го ноября 1877 года.

#### IV.

### ПЕРЕХОДЪ ЧЕРЕЗЪ БАЛКАНЫ.

#### Положение солдать въ горахъ наканунъ перехода.

Завладывь долиной Правицы, Этрополемы и Златицкимы переваломъ, генералъ Гурко встрътился съ такими сильно укръпленными позиціями непріятеля на перевалахъ Балканскаго хребта, что дальнъйшее наступательное движеніе стало невозможнымъ; пришлось поэтому, въ ожиданіи развязки дъль подъ Плевной и присыдки новыхъ подкръпленій войсками, ограничиться занятіемъ оборонительнаго положенія противъ турецкихъ укрѣпленій въ горахъ. Я сообщаль уже вамъ въ предыдущихъ письмахъ о томъ какого неимовърнаго труда стоило поднятіе орудій на недоступныя высоты, какія усилія потребовались для борьбы съ суровою природой Балканъ. Но и по занятіи горныхъ позицій нашими войсками, вплоть до настоящей минуты, борьба русскаго солдата съ природой не только не прекратилась и не смягчилась, но приняла еще болве открытый, вызывающій характеръ. Суровая зима завернула въ Балканскія горы, засыпала ихъ глубокимъ снів-



гомъ и развернула во всей полнотъ свои дикія явленія: то хватить морозъ въ 15-20 градусовъ, то поднимется вьюга съ метелью и завывающимъ, стонущимъ вътромъ: столбами несутся и крутятся снёжные хлопья, гнутся и трещать высокія деревья... Солдаты, на высоть 4 тысячь футовъ, выбивъ себъ траншейки въ мерзлой землъ, стоятъ лицомъ къ лицу съ суровою зимой, словно въ открытомъ бою принимають на себя разыгравшіяся силы природы. Траншею засыпаеть снегомь; костерь изъ сыраго дерева не горить: ноги въ поизносившихся сапогахъ отказываются служить; ружье вываливается изъ окоченъвшихъ рукъ. Ночь на аванпостахъ, гдъ нельзя ни огня развести, ни бъгать, ни даже шевелиться на своемъ мъстъ, лъйствуетъ губительно; такая ночь стоитъ сразу несколькихъ жертвъ. Подъ утро плетутся съ горъ въ Орханіе и Этрополь натеривышеся воины: у кого руки отмерзли, у кого нога какъ чужая, другаго бъетъ нестерпимый кашель: плетутся они безропотные, безотвѣтные, сознательно перенося всё лишенія, тягости и самую болёзнь. Спросите ихъ: «Ну, что, братъ, каково тебъ?» — «Ничего, ваше б-ліе! Холодно больно: голову маленько разломило, грудь ломить.» Послушайте разговорь у костра. Солдать объясняеть столпившимся товарищамъ почему Царь-Батюшка мира съ супостатомъ не заключаетъ. «Кабы за что другое воевали, а то, брать, за религо воюемъ...>

Въ особенности тяжело положение солдата на Златицкомъ перевалъ, гдъ мъсто на вершинъ горы открытое, ничъмъ не защищаемое отъ вътра. Тамъ зачастую гудитъ цълый день снъжная буря, построенныя на скорую руку землянки засыпаетъ снъгомъ совсъмъ, такъ что по утрамъ приходится вырывать ихъ изъ снъжныхъ сугробовъ. Кромъ того, Турки зорко стерегутъ малъйшее движение наше на Здатипкомъ перевадъ, и едва, напримъръ, замъчаютъ огонь нашего костра или дымъ отъ него, тотчасъ же направляють туда свои ружейные выстрёлы съ окрестныхъ высотъ. Поэтому въ траншеяхъ на аванпостахъ объ огнъ не можеть быть и рачи: приходится дежать неполвижновъ снъту пълую ночь. Вътеръ и вьюгу смъняеть оттепель, и солдатская шинель насквозь становится мокрою: къ вечеру завернетъ морозъ градусовъ въ 20, и мокрая шинель промерзаеть, сидить на солдать коломъ, не облегаетъ тъла и не гръетъ. Солдаты, гдъ можно развести огонь, лезуть близко къ костру, дымъ котораго вместе. съ искрами, раздуваемый вътромъ, бросается въ глаза, производить воспаленіе. Больныхъ глазами много. Тяжело пришлось русскому человъку на Балканскихъ горахъ въ глухую зимнюю пору; но несеть онь свой кресть безь жалобъ, понимая всю необходимость, все значение претерпъваемыхъ лишеній. Всего одинъ разъ только случилось мив услышать ивчто похожее на жалобу изъ устъ солдата, спускавшагося съ отмороженными ногами съ повипін въ Орханіе. На вопросъ встръчнаго офицера: «холодно было ночью? -- «алъ! ваше б-ліе, отвъчалъ солдать. — «Хоть бы поскоръй куда повели; чистый адъ, куда лучше бы на штурмъ идти!>

Генералт Гурко между тёмъ цёлые дни ходить угрюмый и сердитый; генераль чувствуеть что это ужь не война съ Турками, которыхъ онъ не привыкъ страшиться, а борьба съ иными силами—превыше чел овёческихъ. Неизвёстно какихъ бы еще жертвъ впереди потребовала отъ насъ суровая зима въ горахъ, но радостная вёсть о паденіи Плевны и о томъ что идутъ къ намъ большія подкрёпленія явиласъ какъ близкое избавленіе насъ отъ положенія становившагося день ото дня невыносимёє. Ге-

нераль Гурко, получивь извъстіе о выступленіи изъ-поль Плевны новыхъ силъ, поступающихъ полъ его командованіе, отправиль имъ не медля предписаніе илти форсированнымъ маршемъ къ Орханіе безъ дневокъ, большими переходами, словомъ-прибыть елико возможно скорве на мъсто. Но колонны подтянулись къ Орханіе только къ 10 декабря, а обозы съ сухарями только къ 12-му. Лвиженіе колоннъ было замедлено артиллеріей и обозами, которые по обледенъвшей дорогъ не могли посиъвать за войсками. Лошади, тащившія орудія и зарядные ящики по скользкому шоссе словно по стеклу, ежеминутно спотыкались, падали, выбивались изъ силь и при малейшемъ польемъ въ гору отказывались вовсе служить. Напрасно солдаты принимали дошадей въ десять палокъ и истошали цёлые потоки брани; дёло кончилось тёмъ что самимъ солдатамъ пришлось везти на себъ артиллерію и обозы. 12 декабря генераль Гурко имъль уже въ своемъ распораженіи всь войска и обозы, и выступленіе назначено на завтра, 13 декабря. Со свътомъ, завтра, мы двигаемся на перевалы Балканъ: что ожидаетъ насъ тамъ и какое сопротивленіе окажуть намъ Турки-кто знаетъ? Но каждый въ отрядъ отъ генерала до рядоваго съ радостью покидаетъ свои настоящія, суровыя стоянки.

Орханіе, 12 декабря 1877 года.

# Стратегическій планъ перехода черезъ Балканы.— Маневры въ горахъ.—Диспозиція перехода.

Переходъ генерада Гурко за Балканы въ долину Софіи есть лишь заключительный акть длиннаго ряда маневровь, предпринятых съ самаго момента нашего вступленія въ Балканы. Этотъ переходъ есть только развитіе или окончательное исполнение плана военныхъ операцій въ Балканахъ, плана заранъе выработаннаго генералами Гурко и Нагловскимъ и нынъ блистательно завершеннаго. Основная мысль всёхъ военныхъ кёйствій предпринятыхъ нами противъ турецкихъ укрѣпленій въ горахъ заключалась въ постоянномъ обходъ турепкихъ позицій въ тылъ и въ угрозахъ Туркамъ отръзывать имъ пути отступленія. Такой образъ дъйствій принуждаль непріятеля поспъшно покидать свои позиціи изъ боязни быть окруженнымъ со всъхъ сторонъ русскими войсками и запертымъ въ своемъ укръпленіи какъ въ кльткь. Турки отступали съ обходимых нами высоть и укрвплялись на ближайшихъ слёдующихъ высотахъ, держась тамъ до тёхъ поръ пока мы не приступали къ новому обходному движенію. Такимъ способомъ мы оттёснили постепенно Турокъ съ первыхъ отроговъ Балканъ до самыхъ возвышенныхъ пунктовъ хребта, т.-е. до переваловъ, гдъ Турки засъли въ заранъе приготовленныхъ ими укръпленіяхъ, извъстныхъ подъ именемъ линіи Шандорникъ-Араба-Конакъ. Кромъ того, Турки удержались еще въ Лютиковъ и сосредоточили часть своихъ силъ въ Златицъ, такъ что линія турецкихъ позицій, оберегающая перевалы черезъ хребеть

Балканъ, оказалась до того растянутою и сильно укръпленною что ръшиться на новый обходъ ея съ находившимися въ распоряжении генерала Гурко войсками представлялось дъломъ слишкомъ рискованнымъ, и мы поэтому принуждены были, въ ожидании развязки дъль подъ Плевной, остановиться у переваловъ въ виду непріятеля и занять оборонительное положеніе.

Если вы припомните, наши военныя операціи въ Балканахъ начались съ завятія нами позицій близь селенія Осиково и въ селеніи Ханъ-Бруссенъ. Изъ Осикова колонна генерала Рауха обощла въ тылъ турецкія укръпленія, расположенныя на высотахъ близь деревни Правицы (Правца): одновременно съ этимъ колонна генерала Дандевиля изъ Ханъ-Бруссена двоякимъ обходнымъ движеніемъ угрожала отръзать Этрополь со всьми оберегающими его турецкими позиціями. Турки изъ Правицы отступили въ Орханіе, а изъ Этрополя на гору Шандорникъ; на Шандорникъ Турки засъли въ построенномъ ими заранње редутњ, который по своей неприступности и высокому положенію на самой верхушкѣ горы быль прозванъ солдатами «поднебеснымъ редутомъ». Затемъ изъ Этрополя русскія войска успёли овладёть Златицкимъ переваломъ, а противъ горы Шандорника заняли двъ позиціи на окрестныхъ высотахъ, изъ которыхъ одна приходилась почти-что въ тылу Орханіе и могла обстрёливать Софійское шоссе между Орханіе и Араба-Конакомъ. Это последнее обстоятельство принудило Турокъ очистить Орханіе и отступить къ Араба-Конаку, между которымъ и горой Шандорникъ Турки возвели рядъ редутовъ, снабженныхъ орудіями и защищаемыхъ войскомъ въ числъ отъ 20 до 30 тысячъ человъкъ. Подвинувшись затъмъ по шоссе вследь за отступившимъ непріятелемъ, колонна

графа Шувалова укрѣпилась противъ Араба-Конака на Московской и Павловской горахъ и подала руку нашимъ позиціямъ противъ Шандорника. Ставъ такимъ образомъ повсюду на перевалахъ Балканъ лицомъ къ лицу съ непріятелемъ и ограничиваясь взаимнымъ обмѣномъ съ нимъ артиллерійскими снарядами, генераль Гурко, въ ожиданіи подкрыпленій войсками, устремиль свое главное вниманіе на подготовительную работу для окончательнаго перехода за Балканы. — именно на изысканіе обходныхъ путей черезъ перевалы въ долину Софіи, съ твиъ чтобы спустившись въ долину выйти въ тылъ линіи Шандорникъ-Араба-Конакъ и отръзать засъвшихъ тамъ Турокъ отъ Софіи и Филиппополя. Но найти сколько-нибудь сносную дорогу черезъ горы было крайне трудно, ибо всъ проходимые пути были въ рукахъ непріятеля; свободными же оставались лишь немногія горныя тропинки, недоступныя для артиллеріи и столь кръпко защищенныя самою природой что даже Турки не сочли нужнымъ охранять ихъ или запереть спускъ по нимъ въ Софійскую долину. Между тѣмъ весь вопросъ заключался въ томъ чтобы пробраться черезъ горы съ цёлою арміей, пёхотой и артиллеріей, незамътно для непріятеля появиться въ долинъ неожиданнымъ гостемъ и ударить Туркамъ въ тылъ. Послъ долгихъ изысканій рішено было остановиться на трехъ слівдующихъ направленіяхъ (путями назвать ихъ нельзя, за исключеніемъ развѣ одного): между Шандорникомъ и Златицкимъ переваломъ черезъ гору Баба выйти въ долину на селенія Буново и Мирково, по другому направленіюначать подъемъ близь селенія Врачешти и спуститься съ горъ на селенія Чуріякъ, Потопъ и Елесницу, и наконецъ, по третьей тропъ, взобраться на переваль, обозначенный на австрійской карть названіемь Umurgas и сойти

съ него въ долину на селеніе Жиляву. Изъ этихъ трехъ направленій, самая главная роль выпадала на долю старой Софійской дороги (отъ которой впрочемъ не осталось никакихъ следовъ), проходящей на Чуріякъ, Потопъ и Елеснипу: по этой дорогъ предназначалось двигаться авангарду и главнымъ силамъ отряда. По свъдъніямъ доставленнымъ Болгарами и взятыми въ пленъ Турками оказывалось что выходы въ долину по тремъ сказаннымъ направленіямъ вовсе не защищаются Турками, или же оберегаются самыми незначительными силами; въ ролътрехъ-четырехъ ротъ пъхоты въ Потопъ и Елесницъ, и нъсколькихъ сотенъ Черкесовъ и Зейбековъ въ Буновъ и Мирковъ. Ни укръпленій, ни грозныхъ редутовъ тамъ нътъ у непріятеля, очевидно не ожидающаго появленія Русскихъ въ этихъ проходахъ, и необходимо поэтому сохранять строжайшую тайну предполагаемаго движенія, чтобы не дать Туркамъ времени опомниться, стянуть туда значительныя силы и запереть намъ выходы въ долину Софін.

12 декабря подтянулись наконецъ къ Орханіе столь давно ожидаемыя войска со всею артиллеріей и обозами, и въ распоряженіи генерала Гурко оказались налицо достаточныя силы для послідняго маневра въ Балканахъ—перевала за Балканы. На 13 декабря предписано было начать рано утромъ движеніе въ горы, соблюдая при этомъ слідующій порядокъ:

Авангарду подъ начальствомъ генерала Рауха (л.-гв. Преображенскій полкъ, л.-гв. Измайловскій, 1-й и 4-й л.-гв. стрълковые баталіоны, Козловскій пъхотный полкъ; всего 13 баталіоновъ при 16 пъшихъ орудіяхъ; Кавказская казачья бригада—11 сотенъ при 4 конныхъ орудіяхъ) выступить изъ Врачешти 13 декабря, въ 5 часовъ утра, и слъдовать по старой Софійской дорогъ на перевалъ Бал-

канъ, откуда спуститься въ сел. Чуріякъ и Потопъ и выйти въ долину Софіи, на селеніе Елесницу.

Колоннъ генералъ-лейтенанта Каталея (два эшелона: л.-гв. Волынскій и Прусскій полки при 16-ти орудіяхъ; Астраханскій драгунскій полкъ; одна сотня Кавказской казачьей бригады, подъ начальствомъ генералъ-майора Курлова; л.-гв. Литовскій и Австрійскій полки, 2-й и 3-й л.-гв. стрълковые баталіоны, при 8 орудіяхъ, подъ начальствомъ генералъ-майора Философова) слёдовать за авангардомъ по той же дорогъ.

Правой колонию, подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Вельяминова, выступивъ изъ Врачешти, идти на гору Умургачъ и оттуда спуститься въ селеніе Жиляву.

Отпольной Этропольской колонню, подъ начальствомъ генераль-майора Дандевиля, выступить изъ Этрополя въ 6 часовъ утра и следовать по дороге въ Буново черезъ гору Баба.

Кромъ того, предписывалось отрядамъ гр. Шувалова (противъ Араба-Конака), Его Высочества Принца Ольденбургскаго (противъ горы Шандорникъ), генералъ-майора Брока (на Златицкомъ перевалъ), оставаться на занимаемыхъ ими позиціяхъ и зорко слёдить за непріятелемъ. Отряду генералъ-лейтенанта Шильдеръ-Шульднера оставаться на позиціяхъ у Врачешти и Скривна и наблюдать за непріятелемъ, занимающимъ Лютиковскую позицію, составляя заслонъ противъ этой позиціи. Общее командованіе надъ отрядами принца Ольденбургскаго, графа Шувалова, Брока и Шильдеръ-Шульднера возложено на командира 9-го корпуса генералъ-лейтенанта барона Криденера. Генералъ Гурко лично предполагаетъ слёдовать со своимъштабомъ за авангардною колонной, то-есть между колоннами Рауха и Каталея. Стратегическій планъ, лежащій въ

основаніи всего предстоящаго движенія черезъ Балканы. выработанный генералами Гурко и Нагловскимъ, заключается въ томъ, чтобы сильными демонстраціями съ нашихъ позицій противъ Араба-Конака и Шандорника, а также и на нашемъ дъвомъ флангъ (то-есть на Здатипкомъ переваль), и колонной Ландевиля сосредоточить тамъ все вниманіе непріятеля, а также застанить его предположить что мы собираемся перейти Балканы всёми силами черезъ гору Баба на Буново и Мирково; между тъмъ, направить черезъ Балканы главныя силы на нашемъ правомъ флангъ и втихомолку отъ Турокъ перевалить на Чуріякъ, Потопъ и Елесницу и черезъ Умургачъ на Жиляву. Планъ этотъ очевидно требуетъ двухъ непременныхъ условій для успъщнаго исполненія: быстроты движенія колоннъ переходящихъ Балканы и соблюденія строжайшей тайны, ибо узнай Турки что мы собираемся выйти главными силами на Чуріякъ, Елесницу и Жиляву, они укрѣпятъ эти выходы, настроять редутовь на господствующихь высотахъ, и переходъ черезъ Балканы будетъ пріостановленъ, затрудненъ на неопредъленное время, придется открытою силой пробиваться тогда въ долину Софіи, брать штурмомъ редуты и положить на мъстъ Богъ знаетъ сколько человъкъ нашихъ солдатъ. Но сотъ судьбы своей никуда не уйдешь, выразился генераль Гурко наканунъ перехода черевъ Балканы. «Съ нашей стороны сделано все возможное для успъха дъла; въ остальномъ поможетъ Богъ. 13-го декабря рано утромъ колонны двинулись въ горы.

Чуріякъ, 16 декабря 1877 года.

## `Перевалъ черезъ хребетъ авангардной колонны. Гурко и штабъ на перевалъ.

Въ 9 часовъ утра 13 декабря генералъ Гурко вышелъ изъ своего маленькаго домика въ Орханіе и, перекрестившись, сълъ на коня. Ординарны, конвой, выстроившіе ся полукругомъ у домика генерала, двинулись за генераломъ по улицамъ Орханіе. Каждый изъ насъ безъ сожальнія покидаль неуютный, негостепріимный городь, въ которомь сквозные, промерзшіе дома безъ печей не защищали отъ холода. Утро было туманное; шоссе, по которому мы двигались въ направленіи ко Врачешти, обледень за ночь и было скользко какъ хорошо отполированное стекло. Лошади не шли, а скользили по немъ и разъбзжались ногами въ разныя стороны. Мы то и дёло обгоняли спёшившихся всадниковъ, тянувщихъ своихъ коней за повода; многія изъ лошадей хромали, побивъ себъ ноги при паденіи; попадались намъ также на пути тяжелые фургоны, запряженные четверкой лошадей, неподвижно стоявшіе посреди дороги; напрасно солдаты кричали и били лошадей кнутами и палками, обезсилъвшія животныя рвались вперель. скользили ногами и падали на ледъ. Съ дороги свернуть было некуда, ибо съ одного края шоссе пролегалъ замерзшій ручей, а съ другаго лежаль сніть выше пояса. І енераль Гурко вхаль впереди медленнымъ шагомъ, молчаливый и задумчивый. Много случайностей представляль начатый сегодня переходъ черезъ Балканы. Удастся ли безъ потерь выйти изъ горъ на Софійскую долину, насъсть на Турокъ съ тылу, или быть-можетъ Турки уже знаютъ,

стерегуть наше движение и готовятся встретить наши колонны, стянувшіяся въ узкое горное дефиле, частымъ огнемъ съ высотъ и въ ущельи?.... Много рискованнаго представляло предпринятое сегодня движеніе! Довхавъ до селенія Врачешти, мы повернули по шоссе вліво въ ущелье, и сдёлавъ ущельемъ около шести версть, остановились противъ неширокой дорожки, отдёлявшейся отъ шоссе и круго загибавшей въ гору. Вся видимая по горъ часть этой дорожки и шоссе у подошвы горы были запружены войсками: солдатами, орудіями, зарядными ящиками, конными и пѣшими людьми. Говоръ и шумъ стояли въ этой толив, медленно, медленно втягивавшейся въ гору. до того медленно что казалось по целымъ часамъ те же группы, тв же лица стояли все на томъ же мъсть. Генераль сошель съ коня противъ этой дорожки и направился къ войлочнымъ кибиткамъ, разбитымъ у тоссе уполномоченнымъ Общества Краснаго Креста; тутъ предполагалось также и мёсто для будущаго перевязочнаго пункта. Въ кибиткахъ уже лежало нъсколько человъкъ больныхъ большею частію ушибами при паденіи вм'вст'в съ лошадьми на скользкой дорогв, лежалъ тутъ на соломъ уланъ съ переломленною ногой и сильно морщился отъ боли; лежало несколько человекъ солдать покрытыхъ одъялами, благодътельно принасенными заботливостью Краснаго Креста. Генералъ Гурко, едва сошелъ съ коня, быль сейчась же окружень начальниками частей, съ которыми онъ то говорилъ въ одиночку, то громко обращался ко всёмъ. День наступиль между тёмъ солнечный, ясный и не холодный, и это считалось хорошимъ предзнаменованіемъ въ отрядь. Замьчательно что всь дни битвъ генерала Гурко съ непріятелемъ сопровождались яснымъ солнечнымъ блескомъ и теплотой. Такъ это было въ первомъ за-Балканскомъ походъ, такъ было и подъ Горнимъ-Дубникомъ, Телишемъ и наконедъ у Правиды и Этрополя. Сегодня, послё ряда морозных в дней и вьюги. природа подарила намъ снова солнечный не холодный цень, ослыштельным блеском озарившій кругом сныжныя высокія горы. Но генераль быль видимо чёмъ-то недоволенъ; онъ нетеривливо ходилъ взадъ и впередъ около войлочныхъ кибитокъ, ежеминутно посылалъ ординарцевъ въ гору съ приказаніями и сердито глядёль на запруженную солдатами горную дорожку. Въ самомъ деле, было уже три часа дня, а половина. авангардной колонны еще не втянулась въ гору; переднее орудіе съ пяти часовъ утра до трехъ часовъ дня не успъло дойти до перевала. «Чуть крутой подъемъ, объяснялъ громко генералъ какому-то офицеру, — лошадей долой! На людяхъ везите; чтобы, какъ говорится, тло. Какъ, невозможно? На лошадяхъ невозможно - люди, если нужно, на ствну вывезутъ.... Съ горной дорожки доносились между твмъ крики, понуканья, иногда пёсня, повторенные глухимъ эхомъ горъ. Тамъ совершалась тяжелая работа. Дорожка, отлого входившая въ гору, поворачивала далее на крутизну и вилоть до перевала, всего около цяти версть, шла постоянно на крутую гору. Дорожка эта обледенъла до того что пъшему человъку мучительно было взбираться по ней; легко было, сдёлавъ версту такого пути, совсёмъ выбиться изъ силъ. Съ правой стороны дорожки виднелся обрывъ, становившійся тімь глубже чімь выше приходилось подниматься въ гору; за обрывомъ лежала большая полукругомъ расположенная гора, сплошь поросшая лёсомъ и загораживающая горизонть. Слева поднималась также гора покрытая лесомъ. Белый какъ пухъ снегъ повсюду да лъсъ на склонахъ и вершинахъ горъ окружали ледяную

дорожку. Лошали лавно были выпражены изъ орудій и зарядныхъ ящиковъ, и солдаты впряглись въ нихъ сами, перекинувъ гужи и веревки себъ за плечи; у каждаго орудія участвовало въ работь по двысти солдать, изъ которыхъ одна половина тянула орудіе, другая несла ружья и мъшки рабочихъ. Крики и понуканья на всевозможные лады царили отъ мъста подъема и до далекой, еще не видной высоты: тяжело согнувшись, по четыре и по шести человъкъ въ рядъ, солдаты :тянули на себъ вверхъ массивное чуловище, скользя ногами, падая, поднимаясь и снова нагибаясь всёмъ тёломъ. «Ге е-ей! у у-у! вали, вали, вали! уррра-а!> раздавалось по горъ. Еще повыше, впереди, у заряднаго ящика, чрезъ каждыя двѣ минуты звучала монотонная, на одинъ и тотъ же ладъ повторяемая пъсня: «Гей, двинемъ, пойдетъ, пойдетъ, идетъ! иде-00-тъ!» пъсня, покрываемая и ближними и дальними неумолкавшими ни на секунду криками: «Ге-е-ей, у-у-у, вали, вали, вали! уррр-а!> И надо всею этою извивающеюся по дорожив въ гору толпой, шумящею, кричащею, напряженно тащившею огромную тяжесть, простирали высокія деревья свои причудливо выръзанныя вътви, густо опущенныя снъгомъ. Между темъ орудія и ящики двигались медленно, съ ежеминутными продолжительными остановками; переднія задерживали постоянно заднія. Генераль Раухь бъгаль оть одной кучки солдать къ другой, понукаль, кричалъ: «впередъ! № 4-й орудіе — маршъ!» — «Дорога заграждена. > раздавался отвътъ. «Впередъ! впередъ! » кричалъ генераль, пробираясь сторонкой орудія по глубокому снігу. Мъшкать было нельзя. Раухъ, разославъ съ разными приказаніями всёхъ своихъ ординарцевъ, остался одинъ въ срединъ колонны, видимо измучился и усталъ страшно. Между темъ генералъ Гурко то и дело присылалъ къ нему своихъ

ординарцевъ съвопросами: «до какого мѣста дошли орудія?» а иногда и съ суровыми восклицаніями, написанными на клочкѣ бумаги: «спятъ у васъ что ли люди?» Но люди не спали: они тянули и тянули вверхъ огромныя тяжести, устали, измучились, но не унывали. Вотъ кучка солдатъ Козловскаго полка, остановившаяся съ орудіемъ въ ожиданіи заряднаго ящика, заградившаго путь впереди.

- Молодая, говорить солдать,— поглаживая пушку, со мной вмъстъ на службу поступила.
- A ты гляди, держи, говорять другіе,—еще сорвется подъ гору.
- Кабы сорвалась, какъ бы ловко полетъла! Тебя ждать бы не стала.
  - Такъ, братъ, и закачала бы съ тобой.
- Какъ на гръхъ, камешекъ подложенный подъ колесо орудія скользить, и вся махина подается назадъ; часть солдать отскакиваетъ въ сторону, другая наваливается на задокъ орудія и успъваетъ удержать орудіе на мъстъ. Ребята! Эй!» раздается въ кучкъ: «у кого нога свербитъ полставьте!»

Розовая заря проглянула изъ-за деревьевъ, но не надолго. Темнътъ стало быстро, ледяная тропинка и окружающія горы потонули въ общемъ смутномъ освъщеніи; одно лишь небо еще яснъло послъдними блъдными полосками зари. Чъмъ выше, обходя орудія, идешь въ гору и поднимаешься къ слъдующимъ орудіямъ тъмъ утомленнъе люди и тъмъ медленнъе подвигается дъло.

- И кто это понастроилъ эндакія горы? говоритъ солдатъ, опираясь всёмъ тёломъ о зарядный ящикъ.
- А все Турокъ проклятый! Безъ его такъ бы и шелъ безо всякой помъхи, раздается въ другомъ мъстъ.

номъ, замънявшимъ крышу. Генералъ слъзъ съ лошади и, усталый, угрюмый, сёль у костра, сказавь окружаюшимъ ординариамъ и свитъ: «ночь проведемъ здъсь». Ординарцы поспъшили развести другой костеръ, ближе перваго, и размъстились вокругь генерала у обоихъ костровъ. Всемъ было много беготни и работы за весь протекшій день, всь сильно поутомились; да и на душь было невесело. Лвиженіе авангардной колонны шло черепашьимъ шагомъ; ни одного орудія еще не было втащено на переваль, а между тёмъ Турки могли узнать о нашемъ движеніи; какой-нибудь перебіщикъ Болгаринъ или турецкій шціонъ могъ легко извістить непріятеля о начатомъ нами переходъ черезъ Балканы: Турки успъли бы укрыпиться въ проходахъ, успыли бы тымь болые что, судя по медленности съ какою двигалась колонна генерада Рауха, нало было предполагать что всё колонны перевалять не раньше трехь, четырехь дней: словомь, все дело легко могло быть проиграно. Кстати же отъ генерала Вельяминова пришло донесеніе что путь на Умургачъ тяжель до крайности, почти невозможень для артиллеріи, хотя самъ генералъ Вельяминовъ готовъ тащить орудія хоть бы на пирамиду.

Мъсто гдъ мы расположились на ночь приходилось на склонъ горы; это была небольшая площадка въ густомъ лъсу, сплошь покрывающемъ горы. Кругомъ, куда ни глянешь, все снъжные сугробы да высокія деревья, опушенныя снъгомъ; луна стала показываться изъ за-деревьевъ, придавая картинный видъ окружающей обстановкъ. Картина очень напоминала декорацію 4-го акта оперы Жизнь за Царя и была бы въ высшей степени поэтична, еслибы не морозъ, не дымъ костра до боли обжигавшій глаза, да холодъ проникавшій до тъла отъ нашихъ снъжныхъ по-

стелей. Отъ этого холода, несмотря на усталость, долго не спалось никому, да ординариамъ и не пришлось отдохнуть какъ следуеть: Генераль Гурко поминутно посылаль то того, то другаго за 10, за 15 версть по горамъ, то въ колонну Вельяминова, то на позицію Шувалова, то къ Рауху, съ темъ, съ другимъ, съ пятымъ распоряженіемъ. Генераль видимо тревожился, быль задумчивъ и говорилъ мало. Посидъвъ у костра, онъ вошелъ въ шалашъ, прилегъ тамъ, но отъ холода вскоръ снова вернулся къ костру и закутался съ головой въ большой кусокъ какого-то рыжаго войлока. Генералъ Нагловскій ни на минуту не смыкалъ глазъ. Онъ принималъ донесенія вмёсто отдыхавшаго генерала Гурко, писаль на нихъ отвъты, или же просто лежаль, глядя на огонь своими большими, умными глазами, видимо что-то передумывая, постоянно что-то соображая. Наконецъ усталость взяла свое, и немногіе еще остававшіеся на площадкъ ординарцы заснули какъ убитые у костровъ. Костры между тъмъ догорали; пламя угасло вовсе, оставивъ лишь тлъющіе красные куски выгор выших в поленьевъ. Белая, яркая луна взошла высоко на небо. Становилось все морознъе. холодиве. Какой-то солдатикъ, увидавъ съ дороги костеръ, завернуль на нашъ ночлегь и тихонько переступая черезъ спящія фигуры присёль у ногь генерала Гурко къ огню; досталь манерку, нагребь въ нее снъгу и сталь растапливать снёгь на огнё, бросая въ манерку куски сухарей. Проснулся одинъ изъ ординарцевъ и увидавъ солдатика, обратился къ нему:

- Дядя, а дядя, ты изъ-подъ Плевны будешь?
- Съ-подъ Плевны, отвъчалъ солдатъ неохотно.
- Дядя, а гдъ жь ты усълся-то? продолжаль ординарецъ.
- Сухари варю.

- Вёдь ты, дядя, у генерала на ногахъ сидишь.

Солдать повернуль голову назадь, поглядёль на рыжій войлокь, спрятавшій генерала Гурко, поглядёль еще разъ и остался сидёть, мёшая воду съ сухарями кусочкомъ палки.

— Генералу холодно, снова заговориль ординарецъ, — ты бы пошель дровець въ огонь положиль; генерала бы согръль.

Солдать молчаливо всталь съ мъста, перешагнуль черезъ двухъ спящихъ человъкъ, и минуты черезъ три повылся снова съ охапкой прутьевъ въ рукахъ. Костеръ затрещалъ, вспыхнуло снова пламя на нъсколько мгновеній, и густой дымъ поднялся столбомъ въ холодномъ воздухъ. Къ солдату обратился генералъ Нагловскій.

- Тяжело было тащить орудія? спросиль онъ у солдата.
- Тяжело, ваше благородіе, отвѣчалъ солдать, не зная что говорить съ генераломъ.
- Теперь вамъ немного остается до перевала. Приналягьте немножко.
- До-о-тащимъ, ваше благородіе, и въ этомъ «дотащимъ» было столько успокоительной увъренности что какъ будто въ успъхъ и сомнъваться нельзя было.

Генераль Гурко проснулся раньше чёмъ показалась заря на небё, потребоваль сейчась же лошадь и поёхаль на вчерашнюю тропинку слёдить лично за подъемомъ орудій. До вечера, цёлый день мы не видали генерала. Но дёло въ этоть день шло гораздо успёшнёе. Оказалось что Козловскій пёхотный полкъ, утомленный форсированными маршами изъ-подъ Плевны въ Орханіе, не въсилахъ быль работать быстро и энергично. Но когда этоть полкъ взобрался со своими орудіями на переваль и уступиль обледенёвшую тропинку лейбъ-гвардіи стрёлковымъ

баталіонамь и дейбъ-гвардіи Измайдовскому полку, то девятифунтовыя орудія подфали въ гору на рукахъ солдать съ пъснями «Эй. лубинушка ухнемъ», съ нецензурною пъсней про Ненилу, со свистомъ, гиканьемъ и прибаутками. Къ тому же въ гвардіи, благодаря легкимъ берланкамъ. соллаты, отвернувъ штыкъ и закинувъ ружье за спину, могли не раздъляясь на двъ партін — рабочихъ и несущихъ ихъ ружья и мътки — участвовать при каждомъ орудіи пълою ротой. Дъло въ этотъ день что называется кипъло. и 8 орудій было вташено на переваль: остальныя полходили и были близко. Вся авангардная колонна втянулась уже въ гору; часть колонны Курлова приступила также къ подъему. Генералъ Гурко вернулся къ вечеру на казачій пость, гдв провель предыдущую ночь, вернулся усталый, измученный: пълый день онъ не сходиль съ лошади. Цёлый день ничего не ёль. Объявивь во всеуслышаніе что «діло, благодаря Бога, кажется подвигается», генераль легь у костра, растянулся и закрылъ глаза. Лицо его было худое, блёдное, истомленное. Черезъ полчаса онъ приказалъ съдлать свъжую лошадь и собрался вхать на позицію графа Шувалова, для личных в съ нимъ переговоровъ.

— Васъ не манитъ туда, полковникъ? обратился онъ къ близь стоявшему офицеру, садясь на лошадь и указывая рукой на синъвшую за послъднимъ гребнемъ горъ широкую даль, — туда въ долину, прибавилъ онъ. — До свиданья, съ Богомъ! обратился онъ къ намъ, исчезая за деревьями въ сопровожденіи двухъ ординарцевъ. Мы остались еще на казачьемъ посту съ генераломъ Нагловскимъ дожидаться наступленія темноты, чтобы подъ ея покровомъ спуститься въ Чуріякъ, не привлекая вниманія Турокъ, такъ какъ спускъ съ нашего перевала въ Чуріякъ

быль видень съ Шандорника и Араба-Конака. Войска собравшіяся на перевал'в также должны были начать спускъ съ горы при наступленіи сумерокъ, чтобы сохранить предъ непріятелемъ тайну своего присутствія въ горахъ. Часовъ около 8-ми вечера мы взялись за повола своихъ коней и двинулись пъткомъ съ горы внизъ по такой скользкой тропинкъ что еслибы поставить на перевалъ салазки, то онъ могли бы не останавливаясь катиться до самой подошвы горы, то-есть всё 4-6 версть разстоянія отъ перевала до подошвы. Было темно. Вътеръ завывалъ и крутиль мелкій палавшій снёгь. Вьюга полетала и била въ лицо этимъ снъгомъ. Мы падали ежеминутно. Лошади. скользя, на взжали на людей, падали; люди валились за ними. Но выюга придавада только бодрости. На душт было какъ-то весело. Въ сущности мы были уже за Балканами. То быль вечерь или скорфе ночь съ 14-го на 15-е декабря.

Селеніе Чуріякъ, лежащее въ долинъ того же имени, впадающей въ долину Софіи, оставалось не занятымъ Турками. То былъ крайній пунктъ, куда доходили наши кавалерійскіе разъвзды. Турки въ небольшомъ числъ держались въ двухъ верстахъ отъ Чуріяка, въ селеніи Потопъ и селеніи Елесницъ, расположенныхъ у выхода долины Чуріяка въ долину Софіи. Въ ночь съ 13 на 14 декабря генералъ Гурко приказалъ л.-гв. Преображенскому полку занять Чуріякъ, оцъпить его кругомъ и держаться въ немъ скрытно отъ Турокъ, чтобы не дать имъ подозръвать о нашихъ силахъ и о присутствіи пъхоты въ Чуріякъ. Преображенцы исполнили это приказаніе въ точности. Въ ночь съ 14 на 15-е, генералъ Гурко со штабомъ спустился въ Чуріякъ во главъ авангарда и заночевалъ въ селеніи вблизи непріятеля. На утро 15 декабря мы съ балкона

нашего лома могли видъть простымъ глазомъ Черкесовъ. разгуливавшихъ на вершинъ горы, находившейся у выхода въ Софійскую долину, могли сосчитать число людей, а въ бинокль вилъть лаже что каждый изъ нихъ лълаетъ. Часовъ въ 11 утра, 15 декабря, уданъ прискакавшій изъ секрета, стоявшаго впереди Чуріяка, донесъ генералу Гурко что Турки изъ Потопа наступають къ Чуріяку въ числъ 3-4 роть. Это было самымъ нагляднымъ доказательствомъ что Турки находятся въ невъдъніи относительно нашихъ силь и совершаемаго нами движенія черезъ Балканы. Приказано было, въ виду приближающагося непріятеля, съдлать коней на всякій случай, быть наготовъ, а лейбъгвардіи Преображенскому полку выступить къ Потопу на встречу Туркамъ. Преображенцы двинулись красиво, стройно, впередъ по дорогъ: высокіе ростомъ, статные, какъ говорится-молодецъ къ молодцу. За Преображенцами потянулась кавказская казачья бригада подъ начальствомъ генерала Черевина. Ей предстояло первой выйти на Софійскую долину и начать партизанскія действія, то-есть налетать на турецкіе транспорты, угонять скоть, очищать мъстность отъ баши-бузуковъ. По селенію Чуріяку тянулась вследь за Преображенцами Кавказская бригада, состоящая изъ Кубанцевъ, Осетинъ, похожихъ на Черкесовъ; они тянулись по селенію хоромъ и громко распѣвая свою любимую военную пъсню:

> Съ Богомъ, Терцы, не робъя Смъло въ бой пойдемъ, друзья, Бейте, ръжьте не жалъя Басурманина-врага.

За бригадой Черевина двинулся Козловскій полкъ. Между тёмъ Преображенцы, послё нёсколькихъ, немногихъ выстрёловъ, заняли Потопъ, взобрались на высот, на

которой всего часъ тому назадъ мы видели Черкесовъ, и затъмъ заняли Елесницу. Небольшое число находившихся тамъ Турокъ бъжало въ Софію. 15 декабря мы владели уже выходомъ изъ Балканъ въ долину Софіи. Стратегическій планъ перехода за Балканы быль исполнень какъ нельзя болье удачно. Въ ожидании переваливающихъ колоннъ, еще не подтянувшихся къ Чуріяку, мы ограничиваемся темъ что бережемъ наши выходы въ долину Софіи, но едва подойдуть всё силы къ Чуріяку, генераль Гурко развернеть ихъ въ долинъ Софіи. Турки до настоящей минуты держатся въ Араба-Конакъ, на Шандорникъ и укръпляютъ сел. Ташкисенъ. Уйдутъ ли они со своихъ позицій или придется имъть съ ними горячее дъло-покажетъ ближайшее будущее, а пока Кавказская бригада одна разгуливаеть по широкой долинъ и наводитъ страхъ на баши-бузуковъ и Черкесовъ. Въ теченіе двухъ дней Кубанцы успъли захватить два турецкіе транспорта съ сухарями и свномъ, пробиравшіеся спокойно изъ Софін въ Араба-Конакъ, не ожидая появленія Русскихъ; успъли также угнать 600 штукъ рогатаго скота.

Въ настоящемъ письмѣ я разказалъ вамъ, насколько позволяло время, переходъ черезъ Балканы генерала Гурко, штаба и авангардной колонны Рауха. Колонна эта переходила Балканы по дорогѣ заранѣе разработанной отъ подъема до перевала гвардейскими саперами съ л.-гв. Преображенскимъ полкомъ. Этой колоннѣ пришлось бороться только со скользкою, крутою дорожкой въ гору. Колоннамъ же генераловъ Дандевиля и Вильяминова пришлось проходить съ артиллеріей по горнымъ тропамъ не разработаннымъ вовсе, болѣе крутымъ чѣмъ путь на Чуріякъ, словомъ пришлось идти почти-что вовсе безо всякой дороги. Кромѣ того я разказалъ вамъ переходъ ко-

лонны Рауха въ соднечный и не холодный день. Съ 15-го же числа начались метели и вьюги, и колонна Вельяминова, запоздавшая на нъсколько дней, принуждена была перевалить черезъ Балканы по поясъ въ снъгу, теряя изъвиду заметаемую вьюгой путеводную тропинку и наконецъпровела въ горахъ четыре ночи. Трудности перехода были тамъ неисчислимо большія чъмъ описанныя въ настоящемъ письмъ. Но о нихъ до слъдующаго раза.

С. Чуріякъ, 18 декабря 1877 года.

## Подробности перехода черезъ Балканы.

Иять дней сряду переваливали черезъ Балканы колонны отряда генерала Гурко; цять дней боролись онъ неустанно съ крутыми подъемами, со скользкими какъ ледъ тропами, съ холодомъ, вьюгами, мфстными метелями, неся на себъ громадныя тяжести въ видъ девятифунтовыхъ орудій по едва замітнымъ глазу горнымъ тропинкамъ заметаемымъ снегомъ. Невозможно вычислить все трудности лишенія, перенесенныя солдатами, всю борьбу испытанную ими въ дикихъ горахъ, въ суровую зимнюю пору. За это время выработался даже особый типъ солдата переходящаго Балканскія горы. Въ этомъ типъ вы не узнали бы вашего стараго знакомаго-Преображенца, Измайловца, Семеновца или другаго, какимъ вы привыкли видъть его въ Петербургъ на парадъ. Солдатъ-гвардеецъ, спускающійся въ метель съ перевала Умургачь въ долину Чуріяка, или съ горы Баба въ долину Златицы показался бы вамъ какимъ-то особымъ, страннымъ, существомъ.

На ногахъ мёшковатая, неуклюжая обувь, слёданная изъ шкуры буйволовъ, мёхомъ обращенная внутрь: обувь эта надъта на сапоги для лучшаго согръванья ногъ, и вся нога кажеть огромною, безобразною. Солдать съ трудомъ выворачиваеть ее изъ снъта. На плечи накинуто полотно палатки: въ это полотно солдатъ закутался совсемъ, прижавъ конпы его вмъстъ съ ружьемъ къ своей груди. Виднъются только глаза, часть носа, да торчащій на верху остроконечный кусокъ башлыка. Полотно насквозь пропиталось снъгомъ и сидить на солдать на подобіе ризы. Мнъ припоминается, между прочимъ, фантастическая картина которую мив случилось видеть изъ Чуріяка во время вьюги внезапно поднявшейся въ горахъ. Кавалерія, спускаясь съ перевала Умургачъ къ Чуріяку, выпятилась на склонъ горы длинною извивающеюся по тропинкъ чертой; загудъвшая выюга закрутила столбы снъга, стушевала въ секунду всъ предметы, слившіеся въ одно бълое, безформенное пятно; очертанія горъ пропали за білою пеленой; но черта кавалеріи, хотя неясно, виднълась еще на бъломъ фонъ вьюги. Черта эта казалась въ туминуту висящею на воздухъ-какимъ-то длиннымъ чернымъ змъемъ спускавшимся съ неба.

Въ особенности тажело пришлось бороться со вьюгой и метелью колоннъ Дандевиля, взобравшейся на гору Баба и предполагавшей перевалить черезъ Балканы по направленію селеній Бунова и Миркова. Вершина Бабы представляеть одну изъ наименъе защищенныхъ отъ вътра высотъ Балкана, и вьюга на ней разыгралась въ ту минуту, когда голова колонны вступала на высшую точку горы. Было уже втащено туда нъсколько орудій; часть колонны расположилась уже тамъ на короткій отдыхъ, какъ вдругъ налетъвшій вихрь сталъ засыпать снъгомъ

солдать и орудія. Дандевиль поспѣшиль отвести войска съ обнаженной высоты въ лѣсъ, оставивъ орудія, которыя были совсѣмъ погребены въ снѣжныхъ сугробахъ, такъ что на другой день приходилось отыскивать ихъ ощупью и выкапывать наружу. При этомъ артиллеристы не хотѣли во время вьюги покинуть свои орудія и ушли послѣдними съ вершины, котда орудія были уже заметены снѣгомъ. Метели на горѣ Баба принудили Дандевиля отступить къ Этрополю и избрать другой, кружный путь на Буново и Мирково, именно путь черезъ Златицкій перевалъ.

Я пишу эти строки въ селеніи Ташкисенъ. 19-го декабря мы овладъли съ боя позиціями Турокъ у Ташкисена. Сопротивленіе Турокъ было энергичное, но увидавъ массы наступающаго русскаго войска, непріятель покинулъ Ташкисенъ, а въ ночь съ 19 на 20-е бъжалъ въ безпорядкъ изъ Араба-Конака и Шандорника, оставивъ на мъстъ 9 орудій, раненыхъ и больныхъ и весь лагерь съ боевыми и продовольственными запасами. 20-го декабря, утромъ, появились уже первые наши разъъзды у Араба-Конака, безпрепятственно проъхавшіе изъ Врачешти и Орханіе по Софійскому шоссе въ Араба-Конакъ. Балканы были свободны отъ непріятеля.

Трудности перехода, борьба съ природой заключились блистательнымъ результатомъ. Исторіи предстоитъ нынѣ занести на свои страницы новый переходъ русскихъ войскъ черезъ Балканы, доселѣ безпримѣрный—переходъ въ декабрѣ мѣсяцѣ и въ суровую зиму.

Сейчасъ мы выступаемъ изъ Ташкисена и идемъ на Софію. Отправляющійся сію минуту отсюда курьеръ въ Главную Квартиру заставляетъ меня прервать письмо и

отложить до следующей оказіи описаніе нашего выхода изъ Чуріяка въ долину Софіи, дело у Ташкисена и бество Турокъ изъ Араба-Конака. Все это было только рядомъ тріумфовъ совершеннаго перехода черезъ Балканы.

с. Ташкисенъ, 21 декабря 1877 г.

Выходъ въ долину Софіи.—Дъло у Ташкисена.—Бъгство Турокъ изъ Араба-Конака.—Дъло у сел. Горный Бугаровъ.— Стычка на мосту черезъ р. Искеръ.—Вступленіе въ Софію.

Я сообщиль въ предыдущихъ письмахъ, насколько позволяло время, подробности о переходъ генерала
Гурко черезъ Балканы, и о томъ что уже 15 декабря
лейбъ-гвардіи Преображенскій полкъ заняль высоту близь
сел. Потопа и Елесницы, командующую выходомъ изъ долины Чуріяка въ долину Софіи.

Къ 18 декабря у Чуріяка собрались главныя силы переходившія Балканы—вся колонна Рауха и колонны генераловъ Каталея, Вельяминова (которому въ отмъну прежняго распоряженія спуститься съ Умургача въ Жиляву предписано было спуститься тоже къ Чуріяку); всего у Чуріяка собралось до 40 баталіоновъ, и генералъ Гурко, владъя уже выходомъ въ Софійскую долину, могъ развернуть въ долинъ достаточное число войска, чтобы закончить стратегическій планъ, лежавшій въ основаніи перехода за Балканы, именно—зайти по долинъ Софіи въ тылъ турецкихъ позицій у Араба-Конака и на Шандорникъ. Завершить этотъ планъ назначено было на 19 декабря. Но Турки, увидавъ насъ выходящими въ долину

Софіи, поспѣшили защитить по возможности тыль своей позиціи въ Араба-Конакъ и избрали для этой пъли возвышенность у сел. Ташкисенъ на Софійскомъ шоссе (у выхода Софійскаго шоссе изъ горъ въ долину). Они успъли на двухъ пунктахъ этой возвышенности соорудить два редута и снабдить ихъ орудіями; украпили также самое селеніе Ташкисенъ, занявъ его пъхотой и кавалеріей изъ Черкесовъ. Приходилось поэтому путемъ атаки турецкихъ позицій у Ташкисена подойти къ главнымъ укрѣпленіямъ Турокъ у Араба-Конака. 19 декабря генераль Гурко двинуль на Ташкисень собравшіяся у Чуріяка войска, раздёливъ ихъ на нёсколько колоннъ и поручивъ колоннъ генерала Вельяминова сторожить непріятеля со стороны Софіи, остальнымъ же колоннамъ-вести атаку на непріятельскія позиціи у Ташкисена. Главная роль въ этомъ деле выпадала на долю колоннъ Рауха и Курлова, изъ которыхъ первой предписывалось атаковать Турокъ съ фронта и съ ихъ праваго фланга, а второй-обходить ихъ съ леваго фланга и зайти къ нимъ, по возможности, въ тыль; часть войскъ была оставлена въ резервъ; но кром'в силъ выдвинутыхъ изъ Чуріяка въ долину Софіи, были сформированы генераломъ Гурко еще двъ колонны, подъ начальствомъ графа Шувалова и полковника Васмунда, которымъ надлежало появиться на горахъ также противъ праваго фланга Турокъ, -- словомъ, въ моментъ атаки, русскія войска должны были развернуться большими массами въ долинъ, показаться съ артиллеріей на горахъ, произвести впечатлъніе на непріятеля внушительнымъ зрълищемъ силы, въ то время какъ Раухъ и Курловъ поведутъ свои колонны въ дело. Въ 9 часовъ утра 19-го декабря раздались у Ташкисена первые пушечные выстрёлы, и генераль Гурко, взобравшись на одну изъ возвышенностей

близь села Даушкіой и окинувъ взоромъ все поле нашего дъйствія, видное отсюда какъ на ладони, могъ убъдиться что планъ наступленія блистательно приводится въ исполненіе.

Съ этой возвышенности открывался широкій видъ на ровное, снъжное поле Софійской долины, лежавшей справа отъ насъ; разбросанные по ней тамъ и сямъ деревеньки, группы деревьевь, выдёлялись темными пятнами на снъгу: еще дальше дежали смутно различаемыя за туманомъ цъпи Малаго Балкана. Слъва отъ насъ ниспадали въ долину склоны Большаго Балкана, также бълые, снъжные какъ и сама долина; на нихъ чернълись небольшіе перелъски (скатъ Большаго Балкана въ долину вообще мало лесисть), насупротивь нась торчала турецкая возвышенность у Ташкисена, увънчанная по гребню двумя редугами и рядами ложементовъ; у ея подошвы лежала деревушка Ташкисенъ. Лейбъ-гвардіи Преображенскій полкъ и стрълки Императорской фамиліи взбирались уже по непріятельской горкъ къ турецкимъ позиціямъ подъ выстрълами противника. Ротныя колонны Преображенцевъ и стрълковъ казались черными линіями, проведенными на снъту. По долинъ двигались массами новыя войска, вышедшія изъ Чуріяка въ долину, а слѣва спускались съ горъ колонны Шувалова и Васмунда. Массы войскъ двигались со всёхъ сторонъ, медленно текли съ горъ, по долинъ, рельефно очерчиваясь на снъжныхъ скатахъ и бъломъ полъ. Онъ казались издалека лъсами и рощами, внезапно сорвавшимися съ горныхъ вершинъ и склоновъ и грозно наступавшими по долинъ на непріятеля. Турки хорошо ихъ видъли со своей возвышенной позиціи, и дъло у Ташкисена продолжалось не долго. Батарев полковника Кокорева удалось произвести взрывъ въ одномъ изъ

турецкихъ редутовъ, послъ чего турецкія орудія замолчали совсемъ, а Преображенцы, выдержавъ около двухъ часовъ огонь непріятеля, бътомъ взобрадись на высшую точку горы и ворвались въ редуты. Турки бъжали къ Араба-Конаку, увезя съ собой орудія. Преображенны потеряли въ этомъ деле около 50 человекъ выбывшими изъ строя. Болфе серіозное сопротивленіе встрътила колонна генерала Курлова, полымавшаяся на путь отступленія Турокъ, которые отчаянно пробивались въ виду попытки отръзать ихъ отъ Араба-Конака и Златицы. Въ этой колонив наиболве пострадали лейбъ-гвардіи Волынскій и Прусскій полки, потерявшіе около 200 челов'якъ убитыми и ранеными, въ числъ которыхъ былъ раненъ также генераль Мирковичь, командирь лейбь-гвардіи Волынскаго полка. Въ 4 часа вечера, 19 декабря, генералъ Гурко уже расположился со своимъ штабомъ въ селъ Ташкисенъ. Оказалось, между прочимъ, что начальникъ турецкихъ войскъ въ Ташкисенъ былъ Бекеръ-паша, находившійся въ постоянномъ телеграфномъ сообщений съ Шакиръ-пашой, командующимъ гарнизономъ Араба-Конака. Мы нашли въ Ташкисенъ на телеграфной станціи нъсколько телеграммъ, отправленныхъ имъ во время атаки къ Шакиръ-пашъ. Послъдняя телеграмма, написанная въ 12 час. дня, была следующаго содержанія: «18 баталіоновъ русскаго войска спустились въ долину и наступаютъ на меня съ такою быстротой что я окруженъ ими какъ огненнымъ кольцомъ. Держаться долве невозможно».

Ставъ въ Ташкисенъ, мы очутились въ тылу горныхъ позицій Турокъ въ Араба-Конакъ и Шандорникъ, оберетающихъ путь за Балканы по Софійскому шоссе. Планъ обходнаго движенія черезъ Балканы и обложенія Турокъ со всъхъ сторонъ былъ окончательно исполненъ. Русскія

силы стояли нынъ противъ Араба-Конака со стороны Орханіе, со стороны Софійской долины и на Златицкомъ переваль, сторожа тамъ путь отступленія Турокъ на Златипу. Но прежле чёмъ полвинуть войска къ Араба-Конаку изъ Ташкисена и приступить къ атакъ турецкихъ позипій въ Араба-Конакъ, генераль Гурко ръшился попытать съ непріятелемъ то средство, которое уже разъ оказалось авиствительнымъ подъ Телишемъ, а именно — послать Туркамъ предложение положить оружие. Съ этою цёлью было написано Шакиръ-пашѣ письмо приблизительно слѣдующаго содержанія: «Вы окружены со всёхъ сторонъ русскими силами въ десять разъ превосходящими ваши... Предлагаю вамъ, во избъжание безполезнаго пролития крови, положить оружіе и выслать ко мн не медля парламентера для переговоровъ о сдачь Араба-Конакскихъ укрыпленій. Письмо это подписанное генераломъ Гурко было вручено двумъ пленнымъ Туркамъ отвести которыхъ за цепь нашихъ аванпостовъ генералъ поручилъ кн. Церетелеву. Вечеромъ того же дня, 19 декабря, кн. Церетелевъ отправился съ пленными по шоссе въ направленіи Араба-Конака и отъбхавъ версты двб за цбпь аванпостовъ, не встръчая непріятеля и двигаясь въ совершенной темноть. пустиль пленныхь идти въ Араба-Конакъ, а самъ возвратясь доложиль генералу что вплоть до Комарской долины не замътилъ присутствія Турокъ. Съ разсвътомъ слъдующаго дня, 20 декабря, генераль Гурко выбхаль лично по шоссе за цёль аванпостовъ въ направленіи Араба-Конака, выславъ впереди себя разъйздъ изъ 20-ти человъкъ собственнаго конвоя съ ординарцемъ (временно прикомандированнымъ къ Гурко) Великаго Князя, Клейгельсомъ, во главь, съ тымь чтобь этоть разънзды шель впередь до тъхъ поръ пока не наткнется на непріятеля. (Кавалеріи

въ ту минуту у насъ не было съ собой, ибо двъ гвар-- лейскія кавалерійскія бригалы были отправлены наканунів къ сел. Петричево съ приказаніемъ пробраться оттуда въ сел. Лольнія Комариы, а Кавказская казачья бригада находилась у Вельяминова въ сторонъ Софіи). Подвигаясь по шоссе къ Араба-Конаку, генералъ Гурко добхалъ до Комарской долины и остановился на одной изъ возвышенностей, спускающейся въ долину. Тутъ увидали мы на противоположной сторонъ долины, въ томъ мъстъ гдъ шоссе снова поднимается въ гору и илетъ на перевалъ Балканъ, нъсколько небольшихъ домиковъ извъстныхъ подъ именемъ Араба-Конакъ, что означаетъ на турепкомъ языкв постоялый дворъ отъ словъ Араба-тельга и Конакъ-дворъ или домъ. Турецкія укрѣпленія на перевалѣ Балкант не были видны намъ, скрытыя отъ глазъ облаками. Долина Комарская съ чернъвшими на ней селеніями Горнія и Дольнія Комарцы, съ разбросанными по ней тамъ и сямъ турецкими лагерями, группами деревьевъ и рощами, тянулись у подошвы Шандорника и Араба-Конакскихъ высотъ, замыкаясь вдали, въ направленін Златицы, новыми возвышенностями. Тамъ вдали чернълись цълыя массы людей, взбиравшіяся въ гору; этихъ людей были тысячи, восемь, десять, судя на глазъ, быть-можетъ пятнадцать **тысячь**, усвявшихъ собой гору черезъ которую проходить путь на Златицу. Видъ этихъ массъ людей сразу уяснилъ намъ почему наканунъ кн. Церетелевъ не встрътилъ нигдъ на своемъ пути непріятеля, почему высланный сегодня разъездъ безпрепятственно двигался по долине къ Араба-Конаку и то-почему пустыми казались разбросанные тамъ и сямъ по долинъ турецкіе лагери. Массы видимыя вдали на горъ были Турки, ушедшіе ночью изъ Араба-Конака и Шандорника и отступавшіе на Златицу.

Генераль Гурко приказаль не медля отправить въ карьеръ артиллерію къ Лольнимъ Комарцамъ чтобы поражать гранатами отступавшихъ Турокъ, а 3-й гвардейской дивизіи, подъ начальствомъ генерала Каталея — идти на преследованіе бъжавшаго врага. Симпатичный и добрый старикъ, храбрый и примърный воинъ, генералъ Каталей форсированнымъ маршемъ повелъ свою дивизію, не предчувствуя что близкая смерть ожидаеть его на этомъ пути отъ пули Черкеса спрятавшагося въ кустахъ. Между тъмъ, по Комарской долинъ еще раздавались кое-гдъ одиночные выстрелы, пускаемые по нашему разъезду несколькими фанатиками турецкими солдатами, спрятавшимися въ палаткахъ, или Черкесами скакавшими, отстръливаясь, въ догонку отступающаго за Дольнія Комарцы турецкаго войска. Покинутыхъ непріятелемъ больныхъ, раненыхъ и просто отсталыхъ солдатъ было множество. Казаки конвоя Гурко забирали ихъ въ плънъ десятками и вели къ генералу по дорогъ. «Ты съ чъмъ прівхаль?» спрашивають подскакавшаго къ генералу Гурко казака. «Пригналъ, ваше превосходительство, отвъчаетъ казакъ, 23 Турка, 20 штукъ скота и одну лошадь. Многіе изъ больныхъ и не убъжавшихъ съ войскомъ Турокъ поплелись сами по дорогв безо всякаго надзора, бросивъ оружіе, съ палкой въ рукахъ, съ котомкой за плечами и завернувшись отъ холода въ синіе башлыки. «Гляди-ка», острилъ солдатъ-Измайловецъ, указывая товарищамъ на одну изъ такихъ печальныхь фигурь съ котомкой за плечами, «Турка-то покаялся, на богомолье идеть. Возвратившійся межь тімь съ разъездомъ Клейгельсъ донесъ генералу Гурко что вплоть до Араба-Конака не встрътилъ нигдъ непріятеля. Казаки конвоя, возвратившіеся съ Клейгельсомъ, привезли за сѣдломъ своихъ коней не мало военной добычи, въ видъ торчавшихъ изъ-за селель опеяль, теплыхъ рубашекъ, чулковъ, иногла выглядывавшихъ изъ торбы ящиковъ съ масломъ. рисомъ и т. п. продовольственными припасами. Надъ Араба-Конакомъ появились всадники, спускавшиеся съ перевала въ долину; за всадниками очертились первые ряды пъхоты, шедшіе со своихъ позицій отъ Орханіе и Врачешти и безпрепятственно прошедшіе по Софійскому шоссе мимо туренкихъ укръпленій на переваль Балканскаго хребта. То было минутой когда можно было считать переходъ черезъ Балканы законченнымъ, формально завершеннымъ. Едва появились всадники и пъхота у Араба-Конака, спускаясь въ Комарскую долину намъ на встрѣчу, мы всв подошли къ генералу Гурко, поздравляя его съ переходомъ черезъ Балканы; непріятеля уже не было болье въ горахъ: путь за Балканы по Софійскому шоссе быль свободень. Генераль Гурко потребоваль коня и поъхаль осматривать турецкія укръпленія на перевалахъ. Мы взобрались за генераломъ снова въ туманную холодную сферу, на выстія точки Балканскаго хребта, и въ первомъ ближайшемъ турецкомъ редутъ встрътили стоявшій уже тамъ русскій пость. Ефрейторь, приложивь руку къ козырьку, доложилъ генералу что «по ввъренному ему посту въ Араба-Конакъ все обстоитъ благополучно.>

Турецкія укрвиленія Араба-Конака и Шандорника можно назвать неприступными въ полномъ смы слѣ этого слова. Воздвигнутыя на высшихъ вершинахъ хребта, обрывистыхъ со всѣхъ сторонъ, они обнесены земляными стѣнами въ двѣ и двѣ съ половиной сажени вышиной съ окошечками продѣланными въ землѣ для орудійнаго и ружейнаго огня, со входами и выходами въ землю подъ укрѣпленія (какъ у крота), гдѣ Турки вѣроятно жили и спасались отъ снарядовъ нашей артиллеріи. Эти укрѣпленія стоили

11

бы намъ много жизней, еслибы пришлось брать ихъ открытою силой. Но взяты они были ловеими и быстрыми меневрами, неутомимою настойчивостью и энергіей генерала, вложившаго всю душу свою въ дѣло. На Шандорникѣ мы нашли 9 орудій, съ испорченнымъ механизмомъ, брошенныхъ Турками.

Возвратившись къ вечеру въ Ташкисенъ, генералъ Гурко получилъ извъстіе что у Софіи происходить горячее дело, что непріятель большими силами выйдя изъ города, атакуетъ колонну генерала Вельяминова \*), и что число наступающихъ Турокъ по крайней мъръ вдвое превосходить наши силы. Два часа спустя прискакали новые въстовые съ донесеніемъ что турецкая атака отбита на всёхъ пунктахъ, и привезли съ собой турецкое знамя, отнятое у непріятеля во время боя. Это знамя красовалось на другое утро на крыльцъ генерала. Атака Турокъ на колонну генерала Вельяминова обрушилась главнымъ образомъ на два баталіона Пензенскаго полка и на Тамбовскій полкъ. Турки шли на нашу позицію изъ сел. Горный Бугаровъ съ фронта и пытались вивств съ твиъ обойти ее съ фланга; наступали они густою цёпью, стремительно, бёгомъ пускаясь въ атаку. Но войска въ колонив генерала Вельаминова, недавно пришедшія изъ подъ-Плевны и наученныя самими же Турками, приступили первымъ дѣломъ къ устройству себъ прикрытій въ виду приближающагося непріятеля. Тесаками и штыками они поспъшили нарыть предъ собою насыпь на скорую руку, насколько позволяло время, и изъ-за насыпи встретили Турокъ ружейными

<sup>\*)</sup> Колонна генерала Вельяминова находилась на позиціи у сел. Горный Бугаровъ и составляла заслонъ со стороны Софіи для всего отряда генерала Гурко.

залпами. Въ патронахъ въ ту минуту оказывался недостатокъ, и Пензенцы подпускали къ себъ непріятеля на 20 и 15 шаговъ, послъ чего, давъ нъсколько залповъ, кидались въ свою очередь въ атаку. Отбитый непріятель оставилъ на мъстъ сраженія до тысячи человъкъ убитыми, не считая раненыхъ, которыхъ Турки успъли унести съ собою \*).

Извъстіе о неудавшейся попыткъ Турокъ выбить генерада Вельяминова съ занимаемой имъ позиціи побудило генерала Гурко ускорить наступление на Софію. Приказано было въ ту же ночь, съ 20 на 21 декабря, двигаться изъ Ташкисена къ Софіи авангарду подъ начальствомъ генерада Рауха, а 21-го, въ 12 часовъ дня, выбхаль и самъ генераль Гурко изъ Ташкисена въ направлении къ Софіи. Сдълавъ около 20 верстъ пути, мы услыхали не вдалекъ стукъ ружейныхъ выстръловъ, раздававшійся на самомъ шоссе, впереди насъ. Генералъ далъ шпоры лошади, и мы поскакали по скользкому шоссе впередъ на звукъ ружейнаго огня, разгоравшагося все болье съ каждою минутой. Дело происходило у моста черезъ реку Искеръ. Генераль, не довзжая съ версту до поля сраженія, свернуль нъсколько шаговь съ шоссе въ сторону и взобрался на курганчикъ, чтобы лучше следить оттуда за кодомъ битвы. Деревня Враждебна, по ту сторону Искера, была подожжена Черкесами и вся горьда: горьди въ ней дома. стоги съна и соломы; засъвшіе на мосту и по ту сторону ръки нъсколько ротъ турецкой пъхоты и спъщенные Черкесы вели оживленную перестрълку съ нашею аванпостною ценью. Несколько баталіоновъ шли отъ Софіи

<sup>\*)</sup> По взятіи Софіи мы узнали что раненыхъ у Турокъ въ этомъ дълъ было 1.600 человъкъ.

по шоссе на подкръпленіе Туркамъ. Съ нашей стороны надвигалась къ мосту вся гвардейская стрълковая бригада съ баталіономъ стрълковъ Императорской Фамиліи во главъ, предводимыхъ своимъ лихимъ командиромъ, графомъ Клейнмихелемъ.

Л.-гв. Преображенскій полкъ, уклонившись отъ шоссе вначительно вліво, переходиль по льду ріку Искерь, съ тъмъ чтобъ обойти непріятеля и ударить ему во флангъ. Гурко, взобравшись на курганчикъ, приказалъ скорфе выставить орудія къ курганчику и бросать гранаты въ наступавшихъ отъ Софіи Турокъ. Орудія вынеслись на полныхъ рысяхъ къ курганчику и гранаты загудели въ воздухф. Зрфлище было въ высшей степени эффектное. Солнце опускалось уже къ закату за цъпи Витоса, окрасивъ горы темносинимъ цвътомъ; противоположныя пъпи Большаго Балкана светились нежно-розовымъ светомъ и казались прозрачными; блёдно-розовымъ свётомъ отливала и вся снёжная долина Софіи. Въ пылавшемъ селеніи Враждебна густой дымъ поднимался шестью громадными отдъльными столбами, сквозь которые просвъчивало ярко красное пламя. Въ этой картинной обстановкъ наши войска маневрировали какъ на парадъ. Стрълки Императорской Фамиліи развертывали цёпь предъ мостомъ, разсыпались и открывали огонь; поротно за ними двигался еще по шоссе баталіонъ стрълковъ Его Величества. Преображенцы стройно маршировали черезъ Искеръ въ баталіонныхъ колоннахъ; орудія мчались по былой равнины, повертывали на рысяхъ, снимались съ передковъ и черезъ мгновеніе съ глухимъ громомъ пускали шипящіе снаряды. Перестрълка трещала у моста. Первые выстрълы нашихъ орудій заставили турецкую піхоту, подвигавшуюся отъ Софіи, повернуть назадь, а видь л.-гв. Преображенскаго

полка, готоваго зайти въ тыль Туркамъ, зашищавшимъ мость, принудиль послёднихь поспёшно отступить: но Черкесы, отступая, зажгли мость на Искеръ, предварительно смазавъ балки его керасиномъ. Стрълки бросились тушить пожаръ, и мость быль спасень \*). По этому мосту прошли въ тотъ же вечеръ новыя колонны войскъ. подошедшія изъ Ташкисена и выстроились въ трехъ верстахъ отъ Софіи, въ виду турецкихъ украпленій. Въ тотъ вечеръ противъ непріятеля засъвшаго въ Софіи обрисовались на снъту цълыя массы войска, чернъвшія и выавлявшіяся на бізомъ фон сніта такъ рельефно что издалека, версты за двъ, отпечатывалась ясно фигура каждаго солдата. Преображенскій полкъ выстроился певеловою пѣпью нашихъ войскъ подъ Софіей. Вообще лейбъ-гвардін Преображенскому полку, какъ первому полку гвардін, выпада на долю честь прокладывать путь въ Балканахъ остальнымъ полкамъ гвардіи и арміи. Преображенцы разрабатывали дорогу черезъ Балканы на Чувіякъ: они же первые спустились въ Чуріякъ и заняли выходъ въ долину Софіи, взошли первыми на турецкіе редуты въ Ташкисенъ и теперь имъ предстояло первыми вступить въ Софію. Но генераль Гурко отложиль атаку турецкихъ укръпленій у Софіи на одинъ или два дня, ожидая приближенія больших силь изъ Араба-Конака и Ташвисена, и отправиль, между прочимь, увъдомить Сербовъ, занавшихъ Пиротъ и приблизившихся въ Софіи, что онъ предполагаетъ повести атаку на Софію 24 декабря и преддагаетъ поэтому и Сербамъ подвинуться къ Софіи и за-

<sup>\*)</sup> Потери наши въ дълъ у моста черезъ Искеръ простираются до 24 человъкъ стрълковъ Императорской Фамили; изъ нихъ 2 убиты, 22 ранены. Другихъ потерь не было.

печатлъть наканунъ Рождества Христова братскій союзъ съ нами въ общемъ наступлении на общаго врага. На 24 декабря предписывалось, между прочимъ, колонив Вельяминова обходить Софію съ праваго фланга, а колонив генерала Рауха вести атаку съ фронта. День 22 декабря и ночь на 23-е генераль Гурко провель въ небольшомъ хуторъ близь селенія Враждебна. Туть было получено извъстіе о судьбъ генерада Каталея и генерала Философова, которые, преследуя на Златицу бежавшихъ изъ Араба-Конака Турокъ, въёхали по дороге въ узкое ущелье, находясь все время во главъ авангарда. Черкесы, спратавшіеся на горахъ налъ ушельемъ, лали всей авангараной колонив втянуться въ него, и затымь открыли сверху огонь по колоннъ. Одна изъ первыхъ пуль поразила генерала Каталея на смерть, ударивши въ шею и проникнувъ въ сердце. Другая-тяжело ранила генерала Философова, попавъ также въ шею и выйдя наружу въ спинъ у позвоночнаго столба.

23 декабря, часовъ около 11 утра, прискакаль отъ генерала Рауха въстовой съ донесеніемъ къ генералу Гурко
что Софія очищена Турками, внезапно отступившими за
ночь и бросившими на мъстъ всъ свои лагери и огромные
запасы. Неожиданно мы были избавлены отъ новаго боя
подъ стънами Софіи. Отбитая 21 ноября турецкая атака
на генерала Вельяминова и развернутыя предъ Софіей
массы нашего войска по всей въроятности повліяли морально на Турокъ, и они не захотъли дать намъ тутъ сраженія. Но общая причина бъгства Турокъ изъ Софіи, безъ
сомнънія, была та же самая какъ и бъгство ихъ изъ
Араба-Конака, именно: искусный и быстрый маневръ обходнаго движенія черезъ Балканы.

Услыхавъ объ очищени Софіи непріятелемъ, генералъ

Гурко въ минуту сидёль уже на конё и мчался въ галопъ по шоссе къ городу. Густыми колоннами шли по шоссе войска въ освобожденный городъ. Солдатская песня гремела вдоль, по всему шоссе, повсюду где только были войска. После неприступныхъ и дикихъ горъ, вьюги, метелей, невыносимаго утомленія и ряда лишеній въ борьбі съ суровою природой, Софія всёмъ казалась какимъ-то Ханааномъ. Ея минареты уже высились предъ нами: кучи домовъ развертывались широко по долинъ. Солдатская пъсня между твиъ гремвиа густо съ удальскимъ напввомъ: «ахъ вы сёни, мои сёни» раздавалось въ одномъ мёстё. «Гдё ми съ вечера ръзвились! > хоромъ выводили солдаты впереди; «здорово, стръдки! здорово, Измайловцы!» прерываль на секунду пъсню муавшійся мимо войскъ генераль Гурко: «спасибо вамъ за службу!» «Въ хороводахъ веселилисы» ввучало сейчась же за промчавшимся генераломъ.

У вороть Софіи уже стояли толпы народа, духовенство съ хоругвями и образами въ ожиданіи Гурко. Народъ кричаль, хлопаль въ ладоши. Процессія двинулась къ церкви Св. Стефана. По дорогѣ изъ оконъ домовъ женщини, дѣвушки и дѣти сыпали руками вѣтки и зимой неувядающаго мирта на голову генерала. Въ церкви Св. Стефана было отслужено болгарскими священниками молебствіе, послѣ котораго одинъ Болгаринъ произнесъ длинную рѣчь. На эту рѣчь Гурко отвѣтилъ коротко: «Съ Божьею помощью, сказалъ онъ, я вступаю нынѣ во второй городъ Болгаріи, первый былъ нѣкогда вашею древнею столицей—Тырново. Второй сегодня — Софія. Богъ поможетъ намъ освободить силой русскаго оружія и остальную часть-Волгаріи.»— Аминь! кричала и гудѣла въ отвѣтъ на это толпа собравшаяся въ церкви.

Софія, 24-го декабря 1877 геда.

## 🥌 Турецкіе военные госпитали въ Софіи.

Городъ Софія служиль, какъ извістно, военнымь госпиталемъ и мъстомъ склада продовольственныхъ запасовъ иля турепкой армін, сосредоточенной въ Плевив и Балканахъ и оперировавшей вдоль линіи Софійскаго шоссе. Лучшіе дома города были отведены поль больнины раменымъ и больнымъ солдатамъ, число которыхъ доходило по временамъ до 12,000 и болбе человъкъ. Наканунв нашего вступленія въ Софію число это простиралось, по показаніямъ англійскихъ врачей, до 'семи тысячъ рансныхъ; но мы войдя въ городъ нашли только двъ или три тысячи больныхъ и раненыхъ Турокъ, остальные (до пяти тысячь) ушли при нашемъ приближеніи вмість съ быжавшимъ изъ Софін турецкимъ войскомъ. Врачи Англичане, которыхъ мы застали въ городъ, разказывали намъ что бъгство раненыхъ изъ госпиталей представляло ужасное зрълище. Решились они уйти изъ страха быть переръзанными Русскими, болъе всего стращась жестокаго и кровожаднаго Гяуркъ-паши (генерала Гурко) не знающаго пощады, да къ тому же и паша, начальникъ гарнизона Софіи, приказаль всёмь Туркамь, жителямь Софіи, не исключая раненыхъ и больныхъ солдатъ, следовать за войскомъ. Но помимо этого приказанія, паническій стражь, объявшій турепкихъ солдать и жителей Софіи, въвидуобрисовавшихся темныхъ массъ русскаго войска подъ ствнами города, сообщился самъ собою въ госпитали: раненые, за минуту предъ тъмъ стонавшіе на своихъ кро- А ватяхь отъ боли при мальйшемъ движеніи, вскочили на

ноги и повыбъжали на улицу. Недавно ампутированные, тифозные, зараженные гангреной, всъ кто только могли въ возбужденномъ состояніи сползти съ постелей, всъ пожинули больницы и потянулись по городу, кто опираясь на палку, кто ползкомъ на четверенькахъ. Городъ оглавился стенаніями, крикомъ и воемъ. Паша распорядился дать каждому раненому по куску хлъба на дорогу. Раненые и больные десятками падали по улицамъ на землю и не въ состояніи были подняться снова на ноги; многіе тутъ же и умирали. Турецкіе военные врачи ушли также вслъдъ за войскомъ, исключая развъ двухъ-трехъ оставшихся спокойно въ госпиталяхъ дожидаться прихода Русскихъ. Казаки отправленные преслъдовать турецкое войско изшли весь путь отступленія Турокъ усъяннымъ полуживыми и умершими бъглецами изъ больницы.

Генераль Гурко, вступивь въ Софію, посътиль на другой же день туренкіе и англійскіе госпитали города. Видъ турецкихъ госпиталей ужасенъ. Я не берусь описывать открывшагося намъ зрълища, когда мы вошли въ конакъ, служившій у Турокъ самымъ обширнымъ пом'ященіемъ для раненыхъ. Но я думаю что всѣ когда-либо написанныя картины, изображающія мученія грышниковь въ аду слабы и ничтожны въ сравненіи съ действительностью подобнаго туренкаго военнаго госпиталя. Напримъръ въ корридорахъ госпиталя мы видъли валявшіеся на полу гвіющіе и вовсе сгнившіе трупы рядомъ съ живыми еще ранеными, корчившимися въ предсмертныхъ судорогахъ. На полу липкая грязь отъ гноя и кучи нечистотъ. Запахъ невыносимый. Два турецкіе военные врача сопровождавшіе генерала Гурко у входа въ одинъ изътакихъ корридоровъ выхватили платки изъ кармановъ, зажали носы и. возведя глаза къ небу, стали восклицать: «Алла! Алла!»

Повидимому они и не заглядывали сюда ни разу до настоящей минуты. Въ палатахъ госпиталя мы нашли между многими пустыми кроватями несколько занятыхъ больными и ранеными, не бывшими въроятно въ состояніи сползти съ постелей чтобы бъжать за турепкимъ войскомъ. Эти раненые дня три какъ не были перевязаны, два дня ничего не вли и жалобно стенали; на другихъ кроватахъ лежали мертвые; иной разъ мудрено было отличить мертваго отъ живаго. Казавшійся трупомъ внезапно шевелился при приближеніи къ нему и черезъ секунду снова лежаль безъ признакоръ жизни. Въ палаткахъ-та же грязь и та же вонь что и въ корридорахъ, тъ же трупы и полуживые мертвены на полу, упавшіе разъ съ постелей и оставшіеся лежать на земль. Генераль Гурко обощель всь палаты, всв закоулки больницы, и приказаль сейчась же вынести мертвыхъ, госпиталь вычистить, перевязать и накормить раненыхъ и организовать правильную заботу о нихъ.

Что особенно кидается въ глаза въ турецкомъ военномъ госпиталъ, это контрастъ между множествомъ богатыхъ больничныхъ принадлежностей, средствъ больницы и самымъ уходомъ за больными. Въ турецкомъ госпиталъ всего находится въ изобиліи: аптека переполнена всевозможными снадобьями не только необходимыми, но составляющими уже предметъ роскоши; кровати для больныхъ устроены по новымъ усовершенствованнымъ образцамъ; носилки тоже; всевозможные наборы хирургическихъ инструментовъ, массы всякихъ средствъ, вещей, одъялъ и т. п., всего этого много; но во всемъ этомъ комфортъ, почти роскоши, гниль и смерть кидаются въ глаза. Ръдкій раненый возвращается къ жизни въ турецкомъ госпиталъ. Перевязки ранъ дълаются въ большинствъ случаевъ

самымъ небрежнымъ образомъ и неумѣло. Операціи еще небрежнѣе. При ампутаціяхъ, напримѣръ, кожа всегда обрѣзывается на столько выше распиленной кости что кость нечѣмъ бываетъ закрыть, и она торчитъ наружу. Къ операціямъ приступаютъ слишкомъ поздно и т. д. Словомъ, невѣжество турецкихъ военныхъ врачей, по свидѣтельству нашихъ и англійскихъ медиковъ, поразительное; большая часть этихъ врачей никогда и не готовилась быть врачами, а принята была въ госпитали прямо съ улицы, по той причинѣ что въ настоящихъ врачахъ во время войны ощущался недостатокъ.

Въ Софіи мы нашли несколько отделовъ частныхъ обшествъ попеченія о больныхъ и раненыхъ воинахъ Турпін. отлъль общества Staffort-House, общества Красной Луны и частный госпиталь леди Странгфордъ. Госпитали этихъ обществъ и госпиталь леди Странгфордъ, всв съ англійскими врачами, содержатся превосходно. Необыкновенная чистота, печать заботливости о каждомъ раненомъ и больномъ, уходъ за каждымъ особый и забота о каждомъ какъ объ особомъ тепличномъ растеніи, хорошій воздухъ, бодрый видъ больныхъ. Но въ этихъ госпиталяхъ больныхъ и раненыхъ не много въ сравненіи со всёмъ числомъ Турокъ нуждающихся въ уходъ врачей. Среднимъ числомъ у каждаго изъ обществъ на попеченіи находится по 150 раненыхъ, и следовательно у всехъ вместе около 500 человъкъ. Остальныя же тысячи обречены умирать медленною смертью въ военныхъ госпиталяхъ.

По нашемъ завладѣніи Софіей, всѣ сказанные госпитали частныхъ обществъ, равно какъ и военные, поступили въ вѣдѣніе летучаго отряда Краснаго Креста, сформированнаго Государынею Императрицею. Общій надзоръ надъ ними предоставленъ былъ двумъ врачамъ при летучемъ

отрядъ Медико-Хирургической Академіи Гауссману и Янковскому. Леди Странгфордъ пожелала остаться въ Софіи и продолжать свое дъло. Большинство врачей Stafford-House и Красной Луны выразили желаніе возвратиться къ турецкой арміи и свои больницы передать намъ, на что и послъдовало согласіе генерала Гурко.

Софія, 26 декабря 1877 года.

## ВЪ РАВНИНѢ МАРИЦЫ.

## Отъ Софіи до Филиппополя. — Преслѣдованіе Турокъ. — Ихъ отступленіе изъ Татаръ-Базарджина.

Смёлый переходъ генерала Гурко за Балканы разсёнлъ турецкую армію защищавшую горные пути въ долину Софін. Изъ Араба-Конака Турки отступили въ безпорядкъ на Златицу и на Отлукіой, а оттуда на Филиппополь; изъ Софіи они бъжали частію на Радоміръ, частію на Самоковъ, оставивъ въ нашихъ рукахъ громадные склады продовольственных запасовъ, боевыхъ снарядовъ, санитарныхъ принадлежностей и т. п. военной добычи. Но принужденные отступить съ угрюмыхъ и недоступныхъ высотъ Большаго Балкана, Турки могли еще держаться въ цёняхъ Малаго Балкана и преградить намъ дорогу на Базарджикъ и Филиппополь. Къ этому они и приступили не медля. По крайней мъръ Сулейманъ-паша сосредоточилъ противъ отряда генерала Гурко большія силы близь Самокова, силы простиравшіяся до 40 баталіоновъ, приведенныхъ сюда съ береговъ Лома и отъ Разграда, и близь

Ихтимана въ Трояновыхъ воротахъ до 20 баталіоновъ. Эти-то силы и собирался атаковать генералъ Гурко, направивъ изъ долины Софіи ввъренный его командованію отрядъ на Малые Балканы четырьмя отдёльными колоннами \*): одну подъ начальствомъ генерала Вельяминова

Войскамъ ввъреннаго миъ отряда произвести наступленіе на Татаръ-Базарджикъ четырьмя волоннами по дорогамъ: а) изъ Софіи черезъ Пуста-Пасарель, Самоковъ, Банья и Зимчина; б) изъ Софіи и окрестностей Ташкисена по большому Филиппопольскому шоссе, черезъ Ихтиманъ и Трояновы ворота; в) изъ долины Комарційской и Петричева долиною ръки Топольницы черезъ Пойбренъ и Лесичево, и наконецъ г) изъ Петричева черезъ Отлукіой и далье по шоссе въ Татаръ-Базарджикъ.

По дорогѣ черезъ Самововъ двинуться отряду генерала Вельяминова; по шоссе черезъ Ихтиманъ—отряду генералъ-адъютанта графа Шувалова, по долинѣ рѣки Топольницы—отряду генералъ-лейтенанта Шильдеръ-Шульднера, и наконецъ черезъ Отлукіой—отряду генералълейтенанта барона Криденера.

Такъ какъ каждая колонна можетъ встретить на своемъ пути различныя препятствія, происходящія какъ отъ мъстныхъ условій, такъ и отъ дъйствій непріятеля, то въ настоящей диспозиціи будуть указаны лишь общія цёли для каждой колонны; подробности же движеній и дъйствій предоставляются усмотренію отрядныхъ начальниковъ.

1. Отряду ченерала Вельяминова выступить изъ Софіи, авангарду 25 декабря, а главнымъ силамъ рано утромъ 26 декабря, и слёдовать по указанной выше дорогь. Ближайшая цёль дёйствій — овладёніе Самоковымъ, чтобъ этимъ занятіемъ отрёзать дорогу изъ Радоміра и Дубницы въ Татаръ-Базарджикъ и тёмъ не допустить Турокъ отступившихъ изъ Софіи на Радоміръ соединиться съ арміей Шакиръ-паши, отступившей въ Татаръ-Базарджикъ. Когда эта цёль будетъ достигнута, тогда отряду двинуться черезъ Банью къ Татаръ-Базарджикъ. При этомъ, такъ какъ есть точное основаніе предположить, что Турки будутъ защищать позицію у Трояновыхъ воротъ

<sup>\*)</sup> Лиспозиція, въ городъ Софіи, 25 декабря, 1877 года.

на Самоковъ, другую подъ начальствомъ графа Шувалова на Ихтиманъ и Трояновы ворота; остальныя двѣ, подъ начальствомъ генерала Шильдеръ-Шульднера и барона Криденера, обходными путями прямо на Татаръ-Базар-

(возде Капучика), то отрядъ долженъ содействовать колопит генераль-адъютанта графа Шуврлова, наступающей по шоссе на Ихтиманъ, въ овладени этою позиціей. Лля этого отрядъ генерала Вельяминова долженъ оперировать противъ леваго фланга, а если можно. то и съ тыла турецкой позиціи. Въ Банью отрядъ долженъ прибыть 30 декабря, и для дъйствія противъ Трояновской позицін оживать приказаній изъ Ихтимана. Если выходь изъ Баньи въ окрестности Татаръ-Базарджика окажется возможнымъ, то 30 же декабря всъ три регулярные кавалерійскіе полка, находящіеся при колонив генералъ-адъютанта графа Шувалова, будутъ переведены изъ Ихтимана въ Банью. По соединеніи ихъ съ Кавказскою казачьею бригалой. всь пять полвовь, въ составъ 24-хъ эскадроновь и сотенъ, должны будуть 31 лекабря двинуться въ окрестности Татаръ-Базарджика. для дъйствій въ тылу туренкой армін. При этой кавалеріи отправить: взводъ 5-й батарен гвардейской конной артиллерін и четыре орудія 6-й Донской гвардейской конной батареи.

2. Отряду генераль-адъютанта графа Шувалова 2-го: а) 2-й гвардейской пёхотной дивизін, собравшись къ вечеру 28 декабря у деревень Коджа, Новосело и Бёлопопча, выступить утромъ 29 декабря
и перейти въ деревню Вакарель. 30-го декабря дивизіи перейти въ
Ихтиманъ. б) Гвардейской стрёлковой бригадё выступить изъ Софіи 28-го декабря, и переночевавъ у Чифтинка-Чардокли, перейти
29 декабря въ Тырнову. 30 декабря бригадё перейти въ Ихтиманъ.
в) 1-й гвардейской пёхотной дивизіи и остальнымъ частямъ отряда
выступить изъ Софіи утромъ 29 декабря и перейти въ Іени-ханъ,
30-го декабря перейти въ Вакарель, а 31 декабря въ Ихтиманъ.

Баталіонъ лейбъ-гвардіи Литовскаго полка и 12 эскадроновъ кавалеріи, находящіеся при отрядѣ, уже отправлены въ Ихтиманъ, и если обстоятельства позволять, то завтра, 26 декабря, Ихтиманъ будетъ уже нами занятъ. Дальнъйшія движенія и дъйствія колонны будутъ вполнѣ зависѣть отъ обстоятельствъ. джикъ, съ приказаніемъ двумъ послѣднимъ колоннамъ зайти въ тыль турецкихъ позицій въ Трояновыхъ воротахъ. Городъ Софію генералъ Гурко покинулъ 29 декабря, направляясь вслѣдъ за колонной Шувалова къ Ихтиману.

Но еслибы 30 декабря оказалось что Турки покинули свои позиціи, то всёмъ тремъ колоннамъ, не ожидая на то особаго приказанія, продолжать 31 декабря свое движеніе на Татаръ-Базарджикъ.

4. Колонна генералъ-лейтенанта барона Криденера должна выступить изъ мѣстъ своего расположенія съ такимъ разчетомъ времени чтобы 30 декабря быть въ Отлукіоѣ (Панигорище). Цѣль дѣйствія колонны, оперируя на Татаръ-Базарджикъ, угрожать тылу турецкихъ позицій, а въ случаѣ отступленія Турокъ— ударить имъ во флангъ и, если окажется возможнымъ, то совершенно преградить имъ путь отступленія.

1-я бригада 2-й гв. кавалерійской дивизіи прикомандировывается къ этой колоннѣ. По занятіи Отлукіоя всѣ пять регулярныхъ кавалерійскихъ полковъ должны быть двинуты 31 декабря въ долину рѣки Марицы, гдѣ, соединившись съ кавалеріей вышедшей изъ Баньи и дѣйствуя въ окрестностяхъ Татаръ-Базарджика въ тылу Турокъ, отрѣзать подвозъ продовольствія къ Троянской позиціи, а если начется отступленіе турецкихъ войскъ, то ставъ на пути ихъ отступленія, задерживать ихъ и тѣмъ дать время всѣмъ четыремъ колоннамъ, выйдя въ долину Марицы, окружить ихъ со всѣхъ сторонъ.

По соединеніи кавалоріи дебуширующей изъ Отлукіоя съ кавале-

<sup>3.</sup> Отрядь генераль-лейтенанта Шильдерь-Шульднера должень выступить съ такимъ разчетомъ времени чтобы 30 декабря быть въ Маковѣ, имѣя авангардъ въ Церивѣ. Цѣль дѣйствій колонны состоить въ содѣйствіи колоннѣ генераль-адъютанта графа Шувалова къ овладѣнію позицій у Трояновыхъ воротъ, оперируя противъ праваго фланга и тыла турецкихъ позицій.

<sup>31</sup> декабря всё три упомянутыя выше колонны должны заняться возможно болёе тщательною рекогносцировкой какъ турецкихъ позицій, такъ и путей ведущихъ къ позиціямъ и въ долину рёки Марицы. На основаніи этихъ рекогносцировокъ будетъ составленъ планъ атаки позиціи у Трояновыхъ воротъ.

Но пока Гурко двигалъ свой отрядъ на непріятеля засѣвшаго въ цѣпяхъ Малаго Балкана, произошло новое событіе, новый переходъ черезъ Балканы русской арміи,

ріей выходящей изъ Баньи (всего 44 эскадрона и 20 конныхъ орудій), общее командованіе надъ нею возлагаю на свиты Его Величества генераль-майора барона Клодта. Астраханскій и Екатеринославскій драгунскіе полки должны соединиться въ одну бригаду, при которой должна состоять 16 конная батарея. При пяти полкахъ отправить взводъ 5-й батареи гвардейской конной артиллеріи и 16-ю конную батарею. Если же эта батарея по какимъ-либо причинамъ не можетъ слёдовать съ колонной, то назначить другую конную батарею.

Вслёдъ за движеніемъ кавалеріи, 31 декабря должна двинуться и вся пёхота отряда командира 9-го корпуса и занять такую фланговую, относительно пути отступленія Турокъ, позицію, съ которой можно было бы или двинуться въ тыль турецкой позиціи у Трояновыхъ воротъ, еслибы Турки упорствовали въ удержаніи ея, или ударить во флангъ отступающихъ турецкихъ войскъ, или, наконецъ, вовремя поддержать нашу кавалерію, еслибы на нее обрушились турецкія войска.

5. Отряду полковника графа Комаровскаго выступить немедленно и слёдовать на Рахманли и Теке, гдё соединиться съ отрядомъ генераль-лейтенанта Карцева и поступить подъ его непосредственное начальство.

Я буду находиться при колонит генераль-адъютанта графа Шувалова 2-го и 30 декабря надъюсь быть въ Ихтимант.

Санитарныя средства распредёлить слёдующимъ образомъ: дивизіоннымъ лазаретамъ 1-й и 2-й гвардейскихъ пёхотныхъ дивизій и 31-й пёхотной дивизіи слёдовать при колоннё графа Шувалова 2-го, дивизіоннымъ лазаретамъ 3-й гвардейской и 5-й пёхотныхъ дивизій слёдовать при колоннё командира 9-го корпуса. Красному Кресту отправить одинъ летучій отрядъ при колоннё генерала Вельяминова, а другой летучій отрядъ при колоннё генераль-лейтенанта Шильдеръ-Шульднера. Отдёленію дивизіоннаго лазарета 3-й пёхотной дивизіо слёдовать при отрядѣ полковника графа Комаровскаго.

Начальникъ отряда генералъ-адъютанть Гурко.

спустившейся съ Шипки въ Казанлыкскую долину и грозившей оттуда отръзать Турокъ отъ Филиппополя и Адріанополя. Поэтому Сулейманъ-нашт не приходилось долже медлить въ Малыхъ Балканахъ; ему надлежало посившно отвести свои отряды изъ Самокова и Трояновыхъ воротъ къ Алріанополю, и предъ Гурко такимъ образомъ очутился внезапно не обороняющійся непріятель, но быстро отступающій. Вжісто предполагаемой атаки и новыхъ маневровъ въ пъпяхъ Малаго Балкана, открывалось преследование неприятеля. Такое положение дель выяснилось окончательно только въ Ихтиманъ, гдъ Гурко остановился на ночлеть 30 декабря. Здёсь генераль получиль извёстіе о событіяхъ на Шипкъ, здъсь же узналь и объ отступленіи Турокъ изъ Трояновыхъ воротъ и Самокова. Въ Ихтиманъ прибылъ къ Гурко 30 декабря адъютантъ Судейманъ-паши Зеки-бей въ качествъ нарламентера, съ телеграммой Сулеймана къ Великому Князю Главнокомандующему, содержавшею въ себъ предложение заключить перемиріе между воюющими сторонами. Телеграмму эту Гурко отправиль въ Главную Квартиру, а самъ, въ ожиданіи последующих распоряженій на нее Великаго Князя, двинулся на преследование отступавшихъ Турокъ. Немелленно было послано всёмъ колоннамъ предписание двигаться елико возможно быстрве, двлать переходы по 40 и 50 верстъ въ сутки, идти днемъ и ночью чтобы нагнать во что бы то ни стало непріятеля и разбить ето прежде, чъмъ онъ успъеть очутиться внъ преслъдованій и безопасно стянуться къ Адріанополю. Тяжелые переходы предстояли вновь пехоть, переходы снова по горамъ, форсированными маршами, почти безъ отдыха, но, какъ выразился генераль Нагловскій, всё солдаты, которые отстанутъ въ этомъ усиленномъ маршъ отъ своихъ частей.

подойдутъ при первой же остановкъ снова къ своимъ частямъ, за то все что отстанетъ у Турокъ уже не пристанеть къ нимъ больше и будеть наше. Гурко вполнъ согласился съ этимъ основаніемъ Нагловскаго и колонны пошли въ догонку за непріятелемъ огромными перехолами по горамъ. Генералъ Гурко находился во главъ колонны Шувалова и 31 декабря, наканунѣ Новаго Гола. добхаль до сел. Вътренова, расположеннаго на склонъ Малаго Балкана въ долину Марицы. Одновременно съ генераломъ подошла къ Вътренову и авангардная часть колонны Шувалова. Новый Годъ мы встретили въ Вътреновъ, прибывъ на ночлегъ позднимъ вечеромъ, утомленные длиннымъ путемъ отъ Ихтимана до Вътренова. Генераль отслужиль всенощную въ избъ, въ которой остановился ночевать, причемъ хоръ пъвчихъ, за неимъніемъ другихъ, составили ординарцы Гурко. На другой день, 1 января 1878 года, мы спустились съ горъ въ равнину Марицы и на этотъ разъ окончательно распрощались съ горами. Больше горъ уже не будеть вплоть до самой столицы Турокъ; горы будуть пожалуй сопровождать нашь дальнъйшій путь, но только въ качествъ декораціи по сторонамъ дороги. 1 января мы стояли уже на равнинъ. Предъ нами вдали виднълся Татаръ-Базарджикъ, ясно отмъченный черными столбами дыма, поднимавшагося вверхъ отъ подожженныхъ Турками строеній города; вфрный признакъ что непріятель отступаеть. Зеки-бей признался намъ наканунь что пожары селеній и городовь означають поспъшное отступление Турокъ. Въ полуверстъ отъ насъ разсыпана по сибгу кавалерійская цбпь непріятеля, а за цъпью и дофорода невооруженный глазъ хорошо различаетъ темныя массы турецкой пъхоты. Это Турки отступившіе изъ Трояновыхъ воротъ. Гурко горитъ нетерпъ-

ніемъ лвинуть на нихъ свои войска, но какъ ни форсированно идутъ колонны, Шуваловъ только къ вечеру спустился въ равнину, а Шильдеръ-Шульднеръ и Криденеръ появятся только завтра въ окрестностяхъ Базаражика. Эта армія, стоящая противъ насъ у города, успъеть отступить за ночь по шоссе къ Филиппополю; она тецерь только прикрываеть отступающіе уже изъ Базарджика артиллерію и обозы, за которыми сама готовится уйти; эта армія почти потеряна для преслідованія. За то вправо отъ насъ, по ту сторону ръки Марицы, вдали, у подошвы горъ, тянутся безконечною черною ниткой, колонна за колонной, фургоны, тельги, гурты скота, орудія. Тамъ идуть сорокь баталіоновь турецкаго войска, изъ Самокова. Баньи на Филиппополь; они идутъ вдоль полотна жельзной дороги, спытать къ Филиппополю. Голова этой турецкой колонны уже спустилась съ горъ на равнину; но хвость ея еще застряль въ горахъ близь Баньи. Вельяминовъ, наступающій за ними отъ Самокова, терзаетъ хвость турецкаго отряда кавалерійскими наб'явами, а гд'в возможно и артиллерійскимъ огнемъ. Но Вельяминовъ мало что можеть сделать. Онь идеть по пятамь за Турками, подталкиваетъ впередъ и безъ того бъгущаго непріятеля. Туть нужень иной образь действія: необходимо бъжать параллельно Туркамъ, обогнать ихъ колонны и двинуться имъ на переръзъ, стать поперекъ ихъ дороги; тогда Самоковскій отрядъ непріятеля пропадеть, будеть уничтоженъ; это движеніе должны завтра исполнить Шуваловъ, Криденеръ и Шильдеръ-Шульднеръ, которые, спустившись въ равнину Марицы, Шуваловъ по шоссе съ Трояновыхъ воротъ, остальные два отряда выбе, къ окрестностямъ Базарджика, -- пойдутъ по Филиппопольскому шоссе параллельно отступающимъ изъ Самокова Туркамъ,

и когда обгонять ихъ, то завернуть лѣвымъ плечомъ впередъ, перейдуть на ту сторону Марицы и стануть къ лицу непріятеля. Движеніе это должно быть удачнымъ, такъ какъ Самоковскій отрядъ Турокъ двигается по плохой и кружной дорогѣ, между тѣмъ какъ мы, параллельно станимъ, пойдемъ по прямому и отлично устроенному шоссе.

Генераль Гурко сильль на курганчикь въ равнинь Марицы и объясняль окружающимъ его ординарцамъ и свитъ предполагаемое на завтра движеніе. Очевидно, что цізль Сулейманъ-паши состоить теперь въ томъ чтобы собрать въ Адріанополь возможно большія силы, сосредоточить тамъ всю унтавшую отъ разгрома турецкую армію и подъ Адріанополемъ встрътить насъ изъ-за рвовъ и укръпленій. Но этого-то и не следуетъ допустить, по возможности. 20 баталіоновъ Турокъ, успѣвшихъ по шоссе добраться до Базарджика, уже не находятся болье въ нашей власти. Но Самоковскій отрядъ долженъ принадлежать намъ. Его необходимо разстроить и уничтожить въ чистомъ полъ въ его отступающемъ видъ, чтобы не считаться съ нимъ въ будущемъ за заранъе приготовленными укръпленными позиціями Адріанополя. День между тъмъ клонился къ вечеру. Просторная равнина освътилась бледно-розовымъ свътомъ отъ солнечныхъ дучей переливавшихся на снъгу: снъжныя вершины окрестныхъ горъ казались прозрачными, словно сделанными изъ перламутра. Столбы дыма надъ Базарджикомъ все увеличивались въ объемъ, становились чернъе. По прежнему въ полуверсть отъ насъ стояла неподвижно кявалерійская цёпь Турокъ, и по прежнему темными массами обрисовывались на снёгу колонны турецкой пъхоты вблизи дымившагося города. У насъ на- ј шлись подъ рукой сотня Осетинъ и 4 орудія, и Гурко ириказалъ Осетинамъ выбхать впередъ, разсыпаться и затвять перестрвлку съ непріятельскою кавалеріей. Орудіямь приказано было тоже саблать несколько выстреловъ. Перестрълка началась: она была лънивая, не оживленная. Но это была не единственная перестръжа звучавшая въ ту минуту въ равнинъ. Лъвъе насъ, наша кавалерія 🚒 утра занимала деревни въ окрестностяхъ Базарджика и вела войну съ Черкесами и регулярною кавалеріей непріятеля. Преслідовать или наступать на 20 баталіоновь турецкой пехоты у Базарджика наша кавалерія одна, безъ поддержки своею пъхотой, конечно не могла, а потому и ограничивались весь день 1-го января стычками съ Черкесами. Наша же пъхота была еще въ горахъ и только завтра могла поспъть въ равнину. Словомъ, Турки уйдутъ безъ преследованія изъ Базарджика, что и не замедлило оправдаться на самомъ дёлё въ ночь съ 1 на 2 января. 2-го января Базарджикъ быль уже свободень отъ непріятеля и Гурко раннимъ утромъ въбхалъ въ опустошенный ■ опуствлый городъ. Турки отступили за ночь по шоссе къ Филиппополю. Они были теперь внв преследованія, и все вниманіе Гурко сосредоточилось на Самоковскомъ отрядъ Турокъ, который тянулся за ръкою Марицей параллельною намъ колонной. Въ Базарджикъ Гурко не останавливался вовсе. Онъ пробхаль сквозь городъ по главной улицъ, носившей повсюду слъды грабежа и разоренія. Многія зданія еще пылали; масса всякаго тряпья, черепковъ, битой посуды валялась по улицамъ. Жители Базарджика нигдъ не встрътили насъ шумною толпой, какъ это бывало въ Этрополъ, Софіи, еще раньше въ Тырновъ и Казанлыкъ. Здъсь отдъльныя лица какими-то блъдными, измученными тѣнями выходили на улицу и безучастно смотръли на насъ. Нъкоторые подбъгали къ генералу и

целовали ему руку. Турки только-что ушли. Жители Базаражика еще не опомнились отъ страха и не пришли въ себя отъ угнетеннаго состоянія духа. Трудно представить себъ что пришлось имъ вытерпъть за послъдніе ини отъ туренкихъ солдатъ. Черкесовъ и баши-базуковъ. Турокъ стращенъ для мирнаго населенія, когда является среди него побъдителемъ; но побъжденный и отступающій Турокъ еще страшнъе. Ему нътъ причинъ щадить мирное христіанское населеніе городовъ и деревень. На этомъ населеніи побъжденный Турокъ вымъщаеть свою обиду. Въ городъ мы нашли много отсталыхъ туренкихъ солдатъ. захваченныхъ въ плънъ; между ними двухъ офицеровъ. Много Турокъ еще скрывалось въ домахъ, пряталось въ шкафахъ, въ подвалахъ. Нъкоторые фанатики стръляли изъ оконъ домовъ по пробажавшему генералу. Къ 12-ти часамъ дня къ Базарджику стали подтягиваться колонны Шувалова и Криденера, и тутъ началась настоящая погоня за непріятелемъ. Войска быстро задвигались по шоссе, которое мъстами близко подходило къ Марицъ, и русскія и турецкія колонны, идя параллельно, находились минутами на разстояніи какихъ-нибудь полуверсты другъ отъ друга по объимъ сторонамъ ръки. Но ни наши, ни Турки не открывали огня. Молча и напрягая всв силы, каждый спфшиль перегнать другаго. На утро 3 января, колонна Шувалова уже значительно опередила Турокъ, перешла Марицу въ бродъ и ударила сбоку на турецкія силы. Колонна Шильдеръ-Шульднера пошла еще дальше.

Отправляющійся сію минуту курьеръ заставилъ меня прервать письмо, продолженіе котораго отправлю со слѣдующею оказіей. Прибавлю только что колонны Шувалова, Шильдеръ-Шульднера и Криденера, вступивъ 3 января въ бой съ Самоковскимъ отрядомъ, трое сутокъ сряду

дрались съ Турками, защищавшимися какъ львы. Не выяснились еще ни наши потери, ни потери Турокъ за эти дни, не приведено еще въ извъстность число отбитыхъ у непріятеля орудій, но Самоковскій отрядъ Турокъ разсъянъ, разбитъ совершенно. Трое сутокъ сряду этотъ отрядъ, почувствовавъ себя окруженнымъ со всъхъ сторонъ нашими войсками, бился какъ звърь посаженный въ клътку, бросался въ атаку во всъ стороны, отыскивая себъ свободную дорогу. Но прижатый нами къ дикимъ высотамъ Родопскаго Балкана, какъ къ стънъ, онъ бросилъ орудія, обозы и отдъльными группами, единичными солдатами разбрелся по горамъ. Эти горы извъстны своею дикостью; въ нихъ нътъ ни дорогъ, ни деревень.

И по сію минуту еще слышатся въ окрестностяхъ Филиппополя орудійные залпы и доносится трескотня ружейнаго огня.

Городъ Филиппополь былъ очищенъ Турками въ ночь съ 3 на 4 января. Въ немъ находился турецкій отрядъ отступившій изъ Трояновыхъ воротъ на Базарджикъ и по шоссе на Филиппополь. Вчера Гурко вступилъ въ Филиппополь. Подробности до слёдующей оказіи.

Филиппополь, 5-го января 1878 года. Погоня за Самоновскимъ отрядомъ. — День на берегу Марицы. — Занятіе Филиппополя. — Трехдневный бой въ его окрестностяхъ.

Въ предыдущемъ письмъ я остановился на описаніи нашей погони за Самоковскимъ отрядомъ Турокъ. Этотъ отрядъ отступаль по правому берегу Марицы, преслёдуемый по пятамъ колонной генерала Вельяминова, терзавшей хвость отряда кавалерійскими набъгами и артиллерійскимъ огнемъ. Другія наши колонны Шувалова. Шильдеръ-Шульднера, Криденера, двигались по левому берегу Марины, по Филиппопольскому шоссе, паралдельно бъгущему непріятелю, отділенныя отъ него одною рікой. Колонны наши двигались по шоссе поспешно, почти безъ отдыха, стараясь перегнать Турокъ чтобы, перегнавъ ихъ, перейти въ бродъ Марицу и стать турецкому отряду поперекъ дороги. Оба отряда, и нашъ и турепкій, напрягая всъ силы, спъшили впередъ по берегамъ широкой ръки, быстро мчавшей и крутившей большіе куски снъга и льдины. Весь день 2 января оба отряда молча шли другъ противъ друга, не открывая огня, притаивъ дыханіе и только усиливая марши. Къ вечеру 2 января, графъ Шуваловъ ръшилъ что настало время ударить на непріятеля съ боку. Поэтому въ ночь со 2-го на 3-е онъ перевелъ въ бродъ свою колонну на ту сторону Марицы, у селенія Адакіой, и остановился въ селеніи, ожидая разсвёта. Турки захваченные съ двухъ сторонъ, съ тыла Вельяминовымъ и съ фланга Шуваловымъ, поспъшно построились ночью въ боевой порядокъ у селенія Кадыкіой, ча-

стію у самаго селенія на равнинь, частію взобравшись на склоны ближайшихъ къ селенію горъ. Но эти приготовнешіеся къ оборонъ Турки составляли лишь хвость и средину всего отступавшаго турецкаго отряда. Шуваловъ не успыть забъжать впередъ всему отряду Турокъ, и голова турецкой колонны, не задержанная еще въ своемъ движеніи, прододжала поспішное бітство. Чтобы не дать уйти и головной части турецкаго отряда, Шильдеръ-Шульднеръ долженъ былъ 3 января исполнять ту роль которую наканунъ исполнялъ Шуваловъ, т.-е. быстро двигаться по Филиппопольскому шоссе параллельно свободной еще части бътущаго непріятеля, стараться обогнать ее и затъмъ, перейдя Марицу въ бродъ, идти на переръзъ Туркамъ. Наконецъ, 3-я гвардейская дивизія должна была идти еще дальше Шильдеръ-Шульднера по Филиппопольскому шоссе, оставить Филиппополь отъ себя влъво и, перейдя Марицу, направиться къ мъстечку Станимакъ, чтобы тамъ перенять путь отступленія Турокъ. Такимъ образомъ, въ нѣсколько пріемовъ, весь растянувшійся на нѣсколько верстъ въ длину отрядъ отступавшихъ (на Адріанополь) Турокъ долженъ былъ быть разбить на куски съ фланга, задержанъ спереди, тъснимъ съ тыла и прижатъ всецъло къ дикимъ горамъ Родопскаго Балкана, окаймляющаго Филиппольскую равнину.

З января генералъ Гурко вывхалъ въ 6 час. утра, въ совершенной темнотъ, изъ деревни Конаре-Дуванкіой, гдъ провелъ ночь, на Филиппопольское шоссе и направился вдоль по шоссе къ Филиппополю. Въ 8 час. утра, у Кадыкіоя раздались первые пушечные выстрълы непріятеля, оборонявшагося противъ Шувалова и Вельяминова, и часъ спустя загорълась въ той же сторонъ сильнъйшая ружейная перестрълка. Съ той минуты и цълый день 3-го

ŀ

января, вплоть до глубокаго вечера, не стихаль у Кадыкіоя и его окрестностей огонь артиллеріи и пѣхоты, принимавшій минутами чудовищные размѣры. Пойманный непріятель рѣшился не отдаваться намъ въ руки живымъ. Судя по размѣрамъ огня, кровь большими струями должна была литься съ обѣихъ сторонъ у Кадыкіоя, и думалось невольно, стоитъ ли этихъ жертвъ и безъ того спасающійся предъ нами непріятель? Пусть бы бѣжалъ себѣ свободно, унося съ собою сознаніе своего пораженія. Нужна ли на самомъ дѣлѣ эта травля врага, какъ дикаго звѣря, полнѣйшее уничтоженіе его? Но это было нужно на самомъ дѣлѣ, ибо отбивающіеся теперь 40—50 баталіоновъ Турокъ у Кадыкіоя обойдутся намъ дороже за рвами и укрѣпленіями Адріанополя.

Гурко, между тъмъ, выъхавъ на Филиппопольское шоссе, оставиль вправо и позади у себя битву подъ Кадыкіоемъ, и профхавъ нъсколько верстъ дальше по шоссе, обогналъ колонну Шильдеръ-Шульднера, быстро двигавшуюся на перегонки съ головною частью турецкаго отряда. Между шоссе и ръкой Марицей нашелся по дорогъ небольшой курганчикъ, у котораго Гурко, слезши съ коня, расположился со своею свитой и конвоемъ. Съ этого курганчика намъ ясно было видно движение Турокъ, тянувшихся у подошвы горъ вдоль полотна желъзной дороги. Это была та головная часть турецкаго отряда, которой Шильдеръ-Шульднеръ долженъ быть пересвчь дорогу. Она двигалась подъ прикрытіемъ кавалеріи, развернувшей густую цёпь вдоль линіи движенія турецкаго отряда и разъвзжавшей по правому берегу Марицы, въ какой-нибудь полуверсть отъ ръки. Въ ту минуту какъ Гурко взошель на курганчикь, отъ кавалерійской цепи непріятеля отдёлились трое Черкесовъ и подскакали къ самой

Марицъ. Одинъ изъ нихъ, вынувъ пистолетъ и долго прицъливаясь, выстрълиль по генералу и группъ собравшейся вокругь Гурко, но выстрелиль до того неудачно, что мы не слыхали даже свиста пули. Видя что промахнулся, Черкесъ снова сталъ долго, долго цълиться, и выстрълилъ еще два раза, одинъ за другимъ. Гурко приказалъ находившимся у курганчика нёсколькимъ Осетинамъ прогнать этихъ Черкесовъ. Человъкъ десять Осетинъ выбъжали немедленно къ самой ръкъ, разсыпались, опустились на одно кольно на землю и стали стрылять по Черкесамъ. Двое ускакали тотчасъ же, но третій, тотъ самый, что за минуту предъ тъмъ стрълялъ изъ пистолета, остался стоять на прежнемъ мъстъ. Осетины очевидно горячились, видя добычу въ такомъ близкомъ отъ себя разстояніи, въ какихъ-нибудь 40-50 саженяхъ, и выстрълъ за выстръломъ давали только промахи. Черкесъ, между тъмъ, простоявъ нъсколько секундъ подъ свистомъ и гудъніемъ пуль, дернуль коня и провхался подъ огнемъ нъсколько разъ взадъ и впередъ предъ нами, дълая намъ рукой привътственные знаки. Эта смълость восхитила всъхъ. «Молодецъ!» вырвалось у генерала. Одобрительный шопотъ пронесся между солдатами, проходившими въ ту минуту мимо курганчика. Отважный Черкесъ такъ и ускакалъ невридимо назадъ. Однако кавалерійская цёпь непріятеля была въ близкомъ отъ насъ разстояніи, да и двигающіяся колонны турецкой піхоты были не дальше ружейнаго выстрела отъ чоссе. Пока еще Шильдеръ-Шульднеръ успъетъ сдълать свое дъло, обогнать ихъ, зайти къ нимъ на переръзъ; можно бы и сейчасъ отсюда. ударить Туркамъ въ бокъ. Задумано-сдълано. Остановили лейбъ-гвардіи Финляндскій полкъ, проходившій тутъ на шоссе у курганчика, велъли ему перейти въ бродъ

Марицу и наступать на непріятельскія колонны. Артиллеріи приказано было выбрать поскорве удобныя позиціи. чтобы бросать съ нихъ въ непріятеля гранатами и шрапнелями. Лейбъ-гвардін Преображенскому полку и лейбъгвардін Семеновскому, находившийся тоже вблизи ганчика, отдано приказаніе выстроиться на шоссе и съ шоссе открыть ружейный и артиллерійскій огоць. Финляндскій полкъ, согласно приказанію, двинулся въ воду реки, проносившей въ быстромъ точении куски снъга и льда. Холодный вътеръ, съ морозомъ, ръзалълицо и руки; вода доходила солдатамъ выше пояса. Поднявъ ружья надъ головой, они съ трудомъ подвигались черезъ ръку, упираясь противъ теченія. Выбравшись на другой берегь, солдаты, промокшіе насквозь, бітомъ пускались впередъ, на бъту вкладывая патроны въ ружья и стръляя въ цъпь турецкой кавалеріи. Переправа черезъ Марицу въ бродъ была жестокая. «Лошадей сюда! конвойныхъ, ординарцевъ, заводныхъ, встхъ сюда; перевозить птхоту на лошадяхъ!> горячился генераль Гурко. Но кром верховых лошадей ординарцевъ, свиты и конвоя генерала, другихъ лошадей не было подъ рукой, эти лошади и были взяты всв тотчасъ же для переправы пъхоты. Между тъмъ турецкая кавалерія открыла огонь по переправъ, и въ теченіе десяти минутъ было трое раненыхъ и одинъ убитый на самой срединъ ръки. Онъ упалъ въ воду, окрасивъ струи большимъ кровавымъ пятномъ, черезъ секунду разошедшимся въ длинныя красныя нити. И убитый, и раненые были вывезены назадъ на берегъ. Огонь турецкой кавалерін быль частый, но не очень міткій. Вся переправа лейбъ-гвардіи Финляндскаго полка обошлась, кажется, въ пять человъкъ выбывшихъ изъ строя, не считая убитыхъ и раненыхъ лошадей. Едва первый баталіонъ

Финляндскаго полка выстроился на противоположномъ берегу Марипы. Черкесы отъбхали въ сторону, уступая мъсто туренкой пъхотъ. Колонны ея прододжали попрежнему лвигаться у подошвы горь вдоль полотна жельзной дороги, но для ихъ прикрытія Турки выставили теперь на встръчу наступающаго на нихъ Финляндскаго полка заслонъ изъ пъхотной пъпи. Этотъ заслонъ залегъ за полотномъ желъзной дороги и открылъ огонь по Финляндцамъ. За спиной же этого заслона Турки продолжали быстро двигаться, тамъ попрежнему прододжали илти обозы, солдаты, пушки, за исключеніемъ развѣ четырехъ орудій, которыя Турки туть же остановили и направили противъ Финляндцевъ. Наша артиллерія также выбрала и заняла позиціи. Всевозможные звуки разыгрались въ воздухь отъ ружейной, картечной пальбы, пальбы гранатами и шрапнелями. Эти звуки, ръзко свистящіе, ноющіе, звенящіе, стонущіе, гудящіе на всв лады, слились съ глухими, издалека доносившимися ударами орудій и трескомъ перестрелки подъ Кадыкіоемъ. Колонна Шильдеръ-Шульднера прошла между тъмъ по шоссе дальше мимо курганчика, на которомъ Гурко следилъ за ходомъ сраженія, и съ версту ниже приступила въ свою очередь къ переправъ черезъ Марицу. Для переправы ея быль прикомандированъ 2-й эскадронъ л.-гв. Драгунскаго полка подъ начальствомъ капитана Бураго, который и долженъ былъ перевести солдать на лошадяхь на ту сторону ръки. Третья гвардейская дивизія продвинулась по шоссе еще дальше колонны Шильдерь-Шульднера; третьей дивизіи приказано было перейти Марицу подъ самымъ Филиппополемъ и оттуда двинуться вправо, къ Станимаку, на перерѣзъ дальнѣйшаго пути отступленія Турокъ. Самый городъ Филиппополь лежалъ въ сторонъ отъ той дороги по которой совершаль свое отступление преследуемый нами Самоковскій отрядъ Турокъ. Но въ Филиппополф силъли другіе Турки, именно отступившіе изъ Трояновыхъ воротъ на Базарджикъ и оттуда по шоссе на Филиппополь. Сколько ихъ было тамъ-неизвъстно. Но они сожгли всѣ мосты ведущіе въ городъ черезъ Марицу и стръляли прямо изъ города изъ орудій по нашей кавалеріи, подъбзжавшей близко къ городу и по третьей гвардейской дивизіи, переправившейся подъ Филиппополемъ черезъ ръку. Турки въ Филиппополъ не имъли основаній держаться долго или зашищаться въ городъ; они прикрывали только свое отступленіе изъ Филиппополя на Адріанополь, но весь день 3 января значительныя силы Турокъ еще находились въ Филиппополъ, и огонь турецкихъ орудій изъ города по нашей кавалеріи и проходившей третьей ливизіи быль очень сильный и частый.

День клонился къ вечеру, холодъ ощущался болѣзненнѣе. Огонь у Кадыкіоя и въ окрестностяхъ курганчика не унимался до наступленія темноты. Ночь каждымъ въ отрядѣ ожидалась съ нетерпѣніемъ. Длинный, томительный день на холоду, подъ непрерывнымъ гудѣніемъ пуль, звономъ въ воздухѣ осколковъ гранатъ, визгомъ шрапнелей—становился невыносимымъ.

Къ курганчику, гдѣ сидѣлъ Гурко, подъѣхалъ капитанъ Бураго и доложилъ генералу что 2-й эскадронъ Драгунскаго полка перевезъ на ту сторону Марицы 1,500 человѣкъ пѣхоты, что Бугскій уланскій полкъ пришелъ къ нему на смѣну. Лошади измучились, люди издрогли. «Ожидаю дальнѣйшихъ приказаній вашего превосходительства», докладывалъ Бураго.

— Приказаній? переспросиль Гурко.—Займите Филиппополь, прибавиль онь полушутя, полусеріозно.

- Прикажете?
- Да, сорвалось у генерала.
- Слушаю-съ, приложилъ Бураго руку къ козырьку, и чрезъ минуту мчался уже на полныхъ рысяхъ со своимъ эскадрономъ къ Филиппополю, еще занятому непріятелемъ. Подъ прикрытіемъ ночи Бураго переправился черезъ Марицу у самаго города и незамъченный Турками, въъхалъ въ улицы Филиппополя. Орудійная пальба изъ города прекратилась съ наступленіемъ темноты; Турокъ не попадалось на улицахъ города. Встръчались только вооруженные Болгары и вооруженные жители Филиппополя. Дома всъ были заперты. Между прочимъ, въ одномъ изъ переулковъ попался на встръчу Бураго греческій консуль, который, увидавъ Русскихъ, остановиль Бураго и попросилъ его на минуту зайти въ его домъ.
- Сколько васъ? спросилъ консулъ Бураго, когда они очутились наединъ.
  - Очень много, отвътилъ Бураго.
- Нѣтъ, сколько именно Русскихъ вступаетъ въ городъ въ настоящую минуту?
- Много: эскадронъ драгунъ, т.-е. 80 человъкъ подъ моимъ начальствомъ.
- Такъ спѣшите скорѣй назадъ, спасайтесь! заговорилъ консулъ испуганнымъ голосомъ; у васъ со всѣхъ сторонъ Турки; ихъ было сегодня до 12 тысячъ въ Филиппополѣ, часть уже ушла; но тысячи три пять сейчасъ находятся у станціи желѣзной дороги.

Но что же было дёлать? Городъ приказано было занять, и Бураго, спёшивъ свой эскадронъ, повелъ его на край города, къ станціи желёзной дороги. Тутъ, у станціи, происходило огромное движеніе, вокзалъ былъ ярко освёщенъ, дальше, въ полѣ горёли костры; Турки шумъли,

вричали, суетились у костровъ, скрипъли телъги везомыя на волахъ. Бураго, наткнувшись близь станціи на неглубокій ровъ съ насыпью, приказаль эскадрону залечь во рву, кричать громче ира, не сходя съ мъста и стрълять изъ ружей елико возможно чаше по Туркамъ шумъвшимъ у костровъ. Едва раздалось ура и зазвучали выстрълы, Турки открыли не медля со своей стороны огонь. Но въ темноть, стрыля на угадь, хотя и очень частымь огнемь, они не попадали въ нашихъ; ихъ пули перелетали черезъ ровъ, не причинивъ никому изъ драгунъ вреда. Да Турки и не собирались зашишаться на станціи. Частымъ огнемъ они прикрывали лишь свое отступленіе. Массы ихъ собранныя у станціи стали быстро уходить отъ пылавшихъ костровъ въ темноту, не подозрѣвая что всего 80 человъкъ драгунъ кричатъ ира и стръляютъ по нимъ изо рва. Лишь только скрылись въ темнотв последнія колонны бъжавшаго непріятеля, Бураго вошель въ вокзаль и засталь тамъ накрытый столь съ винами, закусками, отлично сервированный; буфетчикъ-Италіянецъ объясниль Бураго, что у него на кухнъ готовится ужинъ, заказанный полчаса тому назадъ Сулейманъ-пашой, и что этотъ ужинь онь счастливь предложить первымь Русскимь вступившимъ въ Филиппоноль. «Сейчасъ тутъ въ вокзалъ было трое пашей, прибавиль Италіянець, вы захватите ихъ въ десяти минутахъ разстоянія отъ города. Между тэмъ ужинъ заказанный Сулейманомъ оказался великольпнымъ; онъ состояль изъ почекъ на мадеръ, отварнаго языка съ рисомъ и т. п. вкусныхъ блюдъ. Въ городъ однако оставалась еще, на одномъ изъ холмовъ, турецкая батарея изъ двухъ орудій, защищаемая небольшимъ числомъ турецкой пъхоты. На эту батарею влетъль со своимъ взводомъ поручикъ графъ Ребиндеръ и завладелъ орудіями,

перебивъ всёхъ защищавшихъ орудія Турокъ. Городъ такимъ образомъ былъ занятъ, по приказанію Гурко, 2-мъ эскадрономъ л.-гв. Драгунскаго полка въ ночь съ 3 на 4 января. Турки изъ Филиппополя отступили по шоссе на Адріанополь; часть ихъ еще наканунѣ была отправлена къ Адріанополю по желѣзной дорогѣ. Для Гурко этотъ отрядъ находился уже внѣ преслѣдованія. За то отряды генерала Скобелева и Радецкаго, двигающіеся съ Шипки черезъ Ени-Загру на Германлы, могутъ еще поспѣть выйти на шоссе между Филиппополемъ и Адріанополемъ и отрѣзать этихъ Турокъ отъ Адріанополя.

На другой депь, 4 января, Гурко вступиль въ Филиппополь и помъстился въ бывшемъ домъ русскаго консульства, надъ которымъ былъ немедленно поднятъ русскій флагъ. Но бой въ окрестностяхъ Филиппополя не стихалъ и 4 января, не прекратился и на следующій день 5-го. Близь Кадыкіоя и Станимака Шуваловъ, Шильдеръ-Шульднеръ, Вельяминовъ, третья гвардейская дивизія продолжали тъснить и напирать на Самоковскій отрядъ Турокъ на правомъ берегу Марицы. Отрядъ этотъ былъ захваченъ со всъхъ сторонъ: и хвостъ, и средина, и головная часть его не ушли отъ нашего преслъдованія. До 30 тысячь турецкаго войска были остановлены въ своемъ движеніи, отръзаны отъ своего пути. За то отбивалось это турепкое войско какъ львы, какъ герои: они не хотъли положить оружія и сдаться въ плёнъ Русскимъ. Почувствовавъ себя окруженными, они стали кидаться во всё стороны, пребиваясь, отыскивая себъ свободный выходъ. То взбирались они на скалы и гребни горъ, втаскивали туда орудія и съ горъ осыпали наши колонны картечью и пулями, то дико бросались съ горъ въ атаку и снова были прижаты къ горамъ; рвались и метались во всѣ стороны въ течение трехъ сутокъ.

Вчера только къ вечеру прекратился бой, и подробности его еще неизвъстны вполнъ. Число нашихъ потерь не приведено еще въ ясность. Но сегодня уже ходятъ по городу нъсколько разказовъ изъ трехдневнаго боя на правомъ берегу Марицы. Между прочимъ разказываютъ много о старомъ генералъ Красновъ, благодаря энергіи коего не ушла отъ преследованія головная часть Самоковскаго отряда. Въ ночь съ 4-го на 5-е. Красновъ перехватиль эту часть, чуть-чуть не выскользнувшую изъ рукъ, взялъ ночью же, съ боя, 24 орудія близь Станимака, и все время боя разъезжаль шажкомъ, хладнокровно, подъ пулями въ передовой цёпи, повторяя одну и ту же фразу на всв вопросы и обращенія къ нему за приказаніями: «Разбить Турка! Никакихъ другихъ приказаній не будеть! Видь этого стараго генерала, подъвзжавшаго спокойно, шажкомъ, на самыя горячія мъста сраженія и говорившаго только: «разбить Турка, припереть его хорошенько, необыкновенно, какъ вдохновлялъ солдать, которые съ криками ура, при каждомъ приближеній къ нимъ Краснова, кидались въ атаку на Турокъ, превосходившихъ ихъ по числу подъ Станимакомъ. Разказывають также нъсколько эпизодовъ о томъ, какъ сопротивлялись Турки. Между прочимъ разказывають о какомъто эскадронь арабской кавалеріи, который, засывь въ льсу, отстръливался не слъзая съ лошадей цълые часы отъ наступавшаго на него баталіона нашей пехоты. Благодаря магазиннымъ ружьямъ, этотъ эскадронъ Арабовъ производилъ жестокій огонь и задержаль нашъ баталіонь до того что пришлось выдвинуть противъ этихъ Арабовъ два орудія, которыя открыли огонь картечью. Но Арабы не отступили и предъ орудіями; перебили и переранили всъхъ лошадей при орудіяхъ, и перешли еще сами въ наступле-19\*

ніє. Подоспѣвшіе, наконецъ, еще одинъ баталіонъ нашей пѣхоты и эскадронъ нашей кавалеріи разогнали этихъ отважныхъ Арабовъ. Подъ Станимакомъ былъ убитъ турецкій паша, неизвѣстно еще какой, но сопротивлявшійся отчаянно. Раненый, онъ сидя на лошади отбивался саблей отъ стремившихся взять его живьемъ нашихъ солдатъ. Одному изъ нихъ онъ отсѣкъ саблей обѣ руки, другому исполосовалъ все лицо; многихъ переранилъ, и защищался до тѣхъ поръ пока не былъ снятъ штыками съ сѣдла.

Трехдневный бой на правомъ берегу Марицы, подъ Филиппополемъ, закончился вчера вечеромъ твмъ, что Турки, бросивъ весь обозъ и всв орудія, разбрелись по горамъ. Самоковскій отрядъ былъ такимъ образомъ разсвянъ, разбитъ. Безъ обозовъ и орудій въ дикихъ горахъ его нельзя считать уже болве отрядомъ. До сей минуты число отбитыхъ у непріятеля и брошенныхъ имъ орудій насчитывается до 56.

Филиппополь, 6 января 1878 года.

## Подробности движенія отъ Софін нъ Филиппополю.

Быстрымъ движеніемъ изъ Софіи къ Филиппополю генералъ Гурко догналъ отступавшій изъ Самокова на Адріанополь турецкій отрядъ, пересѣкъ ему путь отступленія, разсѣялъ его колонны, отнявъ у него всѣ орудія и весь обозъ. Преслѣдованіе и уничтоженіе бѣжавшаго врага было какъ нельзя болѣе полное. Но гнались мы за непріятелемъ изъ-подъ самой Софіи вплоть до Филиппополя безъ отдыха, шли, по выраженію Гурко, подобно вихрю, и едва-едва успѣли захватить Турокъ въ долинѣ рѣки Марицы, между Базарджикомъ и Филиппополемъ.

Посль двойнаго перехода русских войскъ черезъ Балканы, у Араба-Конака и на Шишкъ, Сулейманъ-паша не могь долве держать свою армію въ Малыхъ Балканахъ или оперировать въ долинъ Марицы; иначе онъ рисковаль быть отрёзаннымь оть Адріанополя отрядами Скобелева и Радепкаго, шелшими съ Шипки прямою дорогой на Адріанополь; ему оставалось быстро отвести свою армію изъ Малыхъ Балканъ къ Адріанополю, чтобы спасти ее отъ двойной грозы. Въ Адріанополь Сулейманъ быль бы уже какъ у себя дома, расположивъ свою армію въ заранъе приготовленныхъ рвахъ и укръпленіяхъ Адріанополя. Но чтобы поспъть сдълать это, Сулейману необходимо было задержать по возможности движение русскихъ силъ впередъ. И вотъ онъ выслалъ двухъ парламентеровъ съ предложениемъ о перемирии: одного, своего собственнаго адъютанта Зеки-бея, къ Его Высочеству Великому Князю Главнокомандующему; другаго, турецкаго офицера-къ генералу Вельяминову. Оба парламентера пріъхали къ намъ въ ту минуту, когда Скобелевъ уже двигался на Германлы, а въ отрядъ Гурко генералъ Вельяминовъ атаковалъ позицію Турокъ близь Самокова, Шуваловъ подходилъ къ Трояновымъ воротамъ, Криденеръ и Шильдеръ-Шульднеръ шли въ обходъ Трояновыхъ воротъ къ Базарджику. При этихъ условіяхъ положеніе арміи Сулеймана, сосредоточенной въ Самоковъ и Трояновыхъ воротахъ, ежеминутно могло стать критическимъ, и время, чтобъ отвести ее на Адріанополь могло быть легко потеряннымъ. Тъмъ не менъе, выславъ парламентеровъ, Сулейманъ-паша ръшился елико возможно быстръе уйти со своими войсками къ Адріанополю, надъясь что парламентеровъ у насъ примутъ, начнутъ съ ними переговоры, остановять движеніе войскь, а онь межь тімь успіветь ускользнуть отъ насъ и сосредоточиться въ Адріанополь. 29-го декабря прибыль первый турецкій парламентерь, именно къ генералу Вельяминову, атаковавшему наканунь Турокъ у Самокова. Вельяминовь завладьль наканунь ньсколькими ложементами Турокъ и прекратилъ атаку за наступившею темнотой. На утро 29-го, Вельяминовъ приступилъ было къ продолженію атаки, но едва войска его колонны двинулись въ дъло и артиллерія открыла огонь, на сторонь непріятеля раздались трубные звуки, появились бълые флаги и выъхаль на встрычу нашимъ солдатамъ, шедшимъ въ атаку, парламентеръ съ объявленіемъ, что между правительствами воюющихъ сторонъ заключено перемиріе.

- Стръляйте въ насъ, мы не будемъ отвъчать вамъ; мы заключили перемиріе и не хотимъ драться, говорилъ парламентеръ.
  - Такъ сдавайтесь! предложилъ ему Вельяминовъ.
- Мы не можемъ сдаваться, ибо въ перемиріе постановлено условіе, что каждая сторона остается на занимаемыхъ ею позиціяхъ.
- Я не имъю никакихъ свъдъній и инструкцій относительно перемирія и продолжаю атаку: защищайтесь или сдавайтесь, возражалъ Вельяминовъ.
- Вы не успъли быть-можетъ получить извъстій отъ вашего правительства о перемиріи; но вотъ вамъ доказательство, говорилъ парламентеръ, телеграмма турецкаго военнаго министра изъ Константинополя, предписывающая намъ прекратить военныя дъйствія, и наконецъ, добавилъ парламентеръ, я самъ остаюсь у васъ заложникомъ въ подтвержденіе моихъ словъ.

Генералъ Вельяминовъ, занявшій еще наканунѣ выгодныя позиціи противъ непріятеля, согласился пріостановить атаку и отправиль турецкаго парламентера къ генералу Гурко, испрашивая у него дальнъйшихъ распоряженій. Турки между тъмъ вышли изъ своихъ редутовъ и ложементовъ, составили ружья въ козлы и разгуливали взадъ и впередъ въ виду нашей цъпи; нъкоторые подходили къ самой цъпи и угощали нашихъ солдатъ табакомъ и ракіей, изъявляя знаками радость о прекращеніи войны. Но когда наступила ночь съ 29-го на 30-е, они засвътили огромные яркіе костры по всей занимаемой ими линіи, оставили на виду у насъ небольшую цъпь, и всъми своими силами стали отступать ночью изъ Самокова на Банью и далъе къ Адріанополю.

Гурко получилъ донесеніе обо всемъ этомъ 30 декабря въ Ихтиманъ, гдъ онъ остановился на ночлегъ по дорогъ къ Трояновымъ воротамъ, куда двигался вмёстё съ колонной Шувалова. Генераль пришель въ сильнъйшее негодованіе. «Преследовать непріятеля, гнаться за нимь по пятамъ, не дать ему уйти, писалъ онъ генералу Вельяминову. Но Вельяминовъ самъ уже понялъ турецкую хитрость и, не дожидаясь приказаній Гурко, съ разсвітомъ 30 декабря побъжаль следомь за Турками на Банью; турецкій парламентеръ, присланный генераломъ Вельяминовымъ, остался въ свитъ Гурко. Одновременно съ отступленіемъ изъ Самокова, Турки отступили изъ Трояновыхъ воротъ, направляясь по шоссе на Филиппополь и оттуда далье къ Адріанополю. Единственною ихъ цылью было усивть въ целости спастись отъ преследованія ихъ генераломъ Гурко и отъ идущаго имъ на переръзъ къ Адріанополю генерала Скобелева. Чтобы задержать по возможности наше движение въ погоню за ними, Сулейманъ-паша продолжаль посылать къ намъ парламентеровъ съ прелложеніями о немедленномъ заключеніи перемирія. Вторымъ турецкимъ парламентеромъ былъ адъютантъ Сулейманъ-паши, Зеки-бей, который прибыль 30 же декабря въ Ихтиманъ и объявилъ генералу, что Турки желають вести переговоры о миръ и потому просять прекратить военныя действія. Этоть второй парламентерь оказался очень образованнымъ и весьма умнымъ человъкомъ, принадлежащимъ къ старо-турецкой консервативной партіи. Пріъхаль онъ къ намъ предубъжденный противъ Русскихъ, и первый день проведенный съ нами вель себя крайне слержанно, видимо взвъщивая каждое свое слово. Но принятый нами радушно, очарованный добродушіемъ и привлекающею любезностью гвардейской свиты и ординарцевъ генерала Гурко, Зеки-бей сталъ на другой же день совсвиъ инымъ въ обхождении съ нами. Онъ иначе не называль нась какъ «мои дорогіе враги» (mes chers ennemis), и признался откровенно, что единственная армія, уцілівшая у Турокъ отъ разгрома, это нынъ отступающая предъ нами на Адріанополь. Если этой арміи не удастся благополучно добраться до Адріанополя, то у Турціи не останется ровно ничего подъ ружьемъ. «Мы спасаемъ нашу честь въ настоящую минуту, прибавиль Зеки-бей, чтобы встрътить переговоры о миръ, имъя въ Адріанополъ хоть какую-нибудь армію. Слова эти Зеки-бей подтверждаль тымь нервнымь состояниемь и испуганнымь видомь, который невольно принималь каждый разъ, когда раздавались впереди глухіе удары орудій или звуки ружейной пальбы. «Вы догоняете насъ», говорилъ Зеки-бей, вслушиваясь тревожно въ даль при каждомъ грохотъ пушки: «Но вамъ не догнать насъ; вы опоздали на цълыя сутки, > прибавиль онъ въ утвшение себв. Гурко между твмъ усиливалъ марши своего отряда, предполагая не только догнать непріятеля, но перегнать его, забъжать ему впе-



рель и стать поперекъ дороги. Отряль нашъ двигался черезъ Малые Балканы «подобно вихою» со всею тяжедою артиллеріей и забираль въ плёнъ попадавшихся на пути отсталыхъ Турокъ. Этихъ отсталыхъ было много. До Базарджика мы набрали до трехъ тысячъ человъкъ пленныхъ. Только ленивый, можно сказать, не приводиль пленныхъ къ Гурко. Въ Базарджике даже одинъ полковой священникъ представилъ къ Гурко двухъ турецкихъ солдать, лично схваченныхь имъ съ оружіемъ въ рукахъ. Случай этотъ произошель следующимь образомъ. Проходя по улицамъ Базарджика со 2-ю гвардейскою дивизіей (съ колонной Шувалова), священникъ зашель въ пустой домъ чтобы на скорую руку развести тамъ огонь и напиться чаю. Пока кипятилась вода, священникъ замътилъ въ комнатъ плотно притворенныя дверцы шкафа вдъланнаго въ ствив. Любопытствуя узнать ивтъ ли, чего въ этомъ шкафу събдобнаго, священникъ отворилъ дверцы и, къ ужасу своему, увидалъ Турка сидящаго въ шкафу съ ружьемъ въ рукахъ. Нъсколько мгновеній оба, и священникъ и Турокъ, испуганно смотръли другъ на друга. Наконецъ Турокъ началъ первый: «Аманъ, аманъ!» сталъ восклицать онъ.

— Положи оружіе! проговориль тогда священникъ повелительнымъ голосомъ. «Аманъ, аманъ,» повториль Турокъ, самъ протягивая ружье священнику и сдаваясь военноплъннымъ.

Въ комнатъ находился другой шкафъ, подобный первому, и въ немъ также сидълъ спратавшійся отъ русскаго преслъдованія турецкій солдатъ, который тоже не замедлилъ положить оружіе предъ священникомъ и безусловно сдаться военноплъннымъ.

Преследуемый отрядомъ Гурко, непріятель отмечаль

между тёмъ путь своего отступленія пожарами и кровью мирнаго христіанскаго населенія. Предъ нами впереди по сторонамъ дороги стояли въ воздухё столбы чернаго дыма надъ пылающими деревьями и селами. На встрёчу имъ выбёгали обезумёвшіе отъ страха Болгары и цёловали руки генерала, называя его «благодётелемъ и спасителемъ ихъ.» Прикрывавшіе отступленіе турецкаго войска Черкесы и баши-бузуки свирёпствовали на прощанье по деревнямъ и рёзали жителей. Между Базарджикомъ и Филиппополемъ драгуны наткнулись въ одномъ изъ селеній на процессію, состоявшую изъ ряда носилокъ, несомыхъ Болгарами съ плачемъ и воемъ. На носилкахъ лежали изуродованныя тёла только-что зарёзанныхъ болгарскихъ женщинъ и дётей. Всего часъ тому назадъ изъ этого селенія ушли Черкесы.

Въ продолжение всей дороги мы не теряли изъ виду отдалявшейся по мёрё нашего приближенія турецкой кавалеріи и за нею темныхъ массъ поспъшно отступавшаго турецкаго войска. Къ вечеру 3-го января, мы уже на столько обогнали Самоковскій отрядъ Турокъ что решено было съ разсвътомъ 4-го приступить къ атакъ непріятеля. Для этого вечеромъ, 3 января, колонна Шувалова перешла въ бродъ ръку Марицу, сдълавъ 27 часовъ пути безъ отдыха, лишь съ небольшими передышками въ полчаса и часъ. Первою перешла въ бродъ гвардейская стрълковая бригада: баталіонъ стрълковъ Императорской Фамиліи и баталіонъ стрълковъ Его Величества, которые послѣ 27 часовъ безостановочнаго движенія сначала по горамъ, затъмъ по равнинъ, продолжали движеніе, наконецъ, по горло въ водъ, въ боевомъ порядкъ, сомкнутымъ строемъ, и перейдя ръку, несмотря на морозъ и ръзкій вътеръ, стали тотчасъ же на позиціи противъ непріятеля,

и съ этой минуты непрерывно, въ теченіе трехъ сутокъ, дрались съ Турками!

Въ предыдущемъ письмѣ я сообщилъ уже въ общихъ чертахъ исторію трехдневнаго боя на правомъ берегу Марицы и гибель арміи Сулеймана, оставившей намъ 115 орудій и разсѣявшейся по дикимъ горамъ Родопскаго Балкана, въ ущельяхъ и высотахъ Деспото-дага.

Гибелью этой арміи завершается цёлый періодъ дёятельности отряда генерала Гурко. Непріятель бывшій предъ нами съ самаго Горняго Лубника въ Балканахъ и за Балканами не существуеть болье, разсвянный, последовательно уничтоженный длиннымъ рядомъ то кровавыхъ дъль, то тяжелыхь, но успъшныхь маневровь въ горахь. наконецъ последнимъ усиленнымъ преследованиемъ его въ равнинъ р. Марицы. Съ прибытіемъ въ Филиппополь, отрядъ Гурко вступилъ уже въ соединение съ остальными силами русской арміи, перешедшими Балканы на Шипкъ. Въ связи съ ними Гурко будетъ двигаться дале къ Адріанополю. Болгары, граждане Филиппополя, предложили вчера объдъ генералу Гурко, на которомъ было провозглашено здоровье Государя Императора, Великаго Князя Главнокомандующаго, и затёмъ одинъ изъ гражданъ предложиль тость за генерала Гурко. Графъ Шуваловъ произнесъ послѣ этого тоста короткую рычь, въ которой сказалъ что безъ энергіи и настойчивости Гурко мы не сделали бы того что завершили ныне, и быть-можеть съ другимъ начальникомъ стояли бы и по сію минуту предъ твердынями Араба-Конака. «Проходя мысленно все что преодольла русская армія, прибавиль Шуваловь, обращаясь къ Гурко, ся говорю прямо, что она преодолъла невозможное, но я глубоко и искренно убъжденъ, что преодольла она всь трудности и препятствія только благо-

даря вашему высокопревосходительству, вашей настойчивой энергіи, благодаря тому что для вась не существовало слова-невозможно. Позвольте же офицерамъ имъвшимъ счастіе быть руководимыми вами на славные подвиги поднять тость за ваше высокопревосходительство. Гурко отвътиль на это словами: «Вы приведи меня въ смушеніе. Я ли виновникъ всего что достигнуто нами? Слушая васъ я подумаль было что въ самомъ дёлё я имёю такое значеніе. Но я обратился къ своей совъсти, и совъсть моя говорить мнъ что во всемь этомъ я — ничтожество. Я-только счастливая случайность. Богъ помогъ намъ. Богъ былъ моею защитой въ течение всего прошлаго года; да, скажу по правдь, Богь быль моею защитой. Я же-только счастливая случайность. Мнв выпала на долю высокая честь-командовать русскою арміей, и всякій на моемъ мъстъ достигь бы того же, что достигнуто теперь нами. Съ другою арміей ни я, никто не были бы здёсь. Но съ русскими солдатами я намечаль только путь; все дълали богатыри-солдаты. Да здравствують русскіе соллаты!>

Филиппополь, 9-го января 1878 года.

## Отъ Филиппополя до Адріанополя.—Переселеніе мусульманъ.— Вступленіе въ Адріанополь Великаго Князя Главнокомандующаго.

11 января Гурко выступиль изъ Филиппополя къ Адріанополю, уже занятому наканунѣ войсками отряда генерала Скобелева. Многочисленная армія Сулейманъ-паши, долженствовавшая встрѣтить насъ подъ стѣнами Адріано-

поля, не существовала болье, разсыянная, уничтоженная еще въ окрестностяхъ Филиппополя войсками нашего отряда. Ничтожный гарнизонъ турецкаго войска, находившійся въ Адріанополь, не могь представить сопротивленія, да и не хотьль сопротивляться; онъ покинуль городъ не медля, едва только дошла до него въсть о гибели арміи Сулейманъ-паши. Вибстб съ гарнизономъ убхали въ Константинополь по жельзной дорогь и всь турецкія гражданскія власти, оставивъ городъ на произволъ судьбы. Все это произошло 6 января. 8-го января приблизился къ Адріанополю авангардъ отряда генерала Скобелева, двигавшагося прямою дорогой къ Адріанополю изъ Ески-Загры на Германды: авангардъ быль встречень въ окрестностяхъ Адріанополя депутаціей граждань города, состоявшей изъ представителей четырехъ національностей: греческой, болгарской, армянской и еврейской. Депутація привътствовала Русскихъ и призывала ихъ поспъшить вступленіемъ въ покинутый турецкими властями городъ, для скорфишаго водворенія въ немъ русской власти и порядка. 10 января въ Адріанополь вошель генераль Скобелевь и заняль городь войсками своего отряда. 14 января предполагаль прибыть въ Адріанополь изъ Ески-Загры Великій Князь Главнокомандующій со своимъ штабомъ.

Гурко спѣтилъ изъ Филиппополя въ Адріанополь, чтобы пріѣхать раньше Великаго Князя и встрѣтить Его Высочество въ древней столицѣ Турціи. Мы выступили изъ Филиппополя 11 января, и выйдя изъ лабиринта узкихъ улицъ Филиппополя, снова очутились на просторѣ. Голубоватыя цѣпи горъ потянулись вдали, увѣнчанныя на вершинѣ снѣгомъ. По равнинѣ струились и бѣжали со всѣхъ сторонъ ручьи, бурлилъ иногда потокъ съ бѣлою пѣной, кидаясь къ Марицѣ. Почва была мягкая, влажная, мъстами на ней еще лежалъ снъть, но въ холодномъ вътръ уже чувствовались по временамъ теплыя теченія воздуха. Природа находилась въ томъ переходномъ состояніи отъ зимы къ веснъ въ какомъ бываетъ въ Россіи пора таянія снъта. На небъ, по утрамъ и къ вечеру, нъжныя краски; деревья еще голыя, но съ сизоватымъ отливомъ; повсюду шумъ воды, сърая топкая земля; въ мъстахъ прикрытыхъ тънью затвердълый снътъ.

Непріятеля уже не было болье предъ нами, но во всю длину дороги не покидали насъ еще свъжіе сльды войны, картины одна ужасные другой; непрерывныя картины быствій и разоренія сопровождали насъ на 150 слишкомъ версть пути отъ Филиппоноля до Адріанополя На этотъ разъ то были не картины поля сраженія, къ которому невольно привыкъ уже глазъ и чувство притупилось. Туть на дорогь и по сторонамъ ез лежали на каждомъ шагу яркіе свидытели иного болье разнообразнаго страданія.

Настоящая война замъчательна въ особенности поголовнымъ исчезновеніемъ съ лица Болгаріи мусульманснаго населенія, которое бъжало отовсюду, куда только приближались русскія войска. Сознаніе ли того, что пришелъ конецъ господству мусульманъ на Балканскомъ полуостровъ, или же чувство виновности въ злодъяніяхъ прошлаго года и страхъ мести Болгаръ руководили населеніемъ Турціи? Но грозная судьба стряслась надъ Востокомъ въ настоящую минуту, судьба, которой мы были только посторонними зрителями. Мы пришли въ Болгарію воевать съ турецкимъ войскомъ и застали выселеніе цълаго народа. Пока еще длилась война и Турки задерживали у Плевны наступательное движеніе русской арміи, жители городовъ и деревень выселялись постепенно, имъя время собраться въ путь, отобрать вооруженною рукой у Болгаръ,

все что имъ было нужно на дорогу и подвигаться не спъта на югъ. Но когла послъ паленія Плевны военныя событія послёдовали одно за другимъ съ неожиданною неимовърною быстротой, когда Гурко съ одной стороны въ 6 дней изъ-подъ Софіи очутился у Филиппополя, а Скобелевъ съ другой быстро шелъ прямо на Адріанополь. все не успъвшее уйти мирное населеніе, собравшееся массами въ Филиппополъ и по дорогъ къ Адріанополю, было застигнуто этими событіями врасполохъ. Болье или менье правильное выселеніе превратилось внезапно въ паническое безпорядочное бъгство. Слъды этого бъгства мы итуп оп вкопопписиф чеи фрожив оп эмврепв икфинву къ Адріанополю. Весь этотъ путь буквально усвянъ трупами стариковъ, женщинъ, грудныхъ дътей, падалью буйволовъ, воловъ, собакъ и лошадей, тысячами брошенныхъ телъгъ, грудами всякаго рода имущества. Мы двигались цёлые часы по шоссе по затоптанными въгрязь коврами, одъяламъ, подушкамъ; копыта нашихъ лошадей то и дъло натыкались на трупы то старика мусульманина съ чалмой на головъ, съ съдою бородой обрамлявшею благообразное худое лицо съ патріархальнымъ видомъ, то на трупъ женщины лежавшей ничкомъ, закутавшейся въ разноцвътныя ткани, то на трупъ младенца въ одной рубашечкъ. Близь Хаскіоя, въ одномъ м'єств картина этого б'єдствія приняла грандіозные разміры. Туть все валявшееся на землів можно было считать тысячами. Все пространство доступное взору было усыпано пестрыми красками, сливавшимися въ одинъ сфроватый оттфнокъ. Словно сама земля тутъ взощла какимъ-то особымъ посввомъ.

По разказамъ, этотъ громадный обозъ, голова котораго приходилась въ Константинополъ, а хвостъ только еще выходилъ изъ Филиппополя, двигался по шоссе подъ при-

2 per Breach Ormericg of

крытіемъ небольшаго числа Черкесовъ и несколькихъ роть турецкой пехоты. Наша кавалерія, державшая разъ-Взи уже съ 4 января за Филиппополемъ, натолкичлась на этотъ обозъ и своимъ появленіемъ въ тылу у него и но сторонамъ довершила тоть паническій страхъ съ которымъ стремились мусульмане къ Константинополю. Завидывь русскую кавалерію, часть переселенцевь броснлась оть обоза бъжать въ горы и разсипалась по равнинь; женщины кидали своихъ дътей, чтобъ облегчить собственное бытство; другая часть переселенцевы осталась при обозъ. Черкесы и турецкая пъхота открыли огонь по нашей кавалерін; вооруженные мусульмане также приняли участіе въ перестрелкь. Наша кавалерія въ свою очерель отвичала на огонь Черкесовъ и Турокъ. Завязалось ябло у обоза, кончившееся поспъшнымъ бъгствомъ Черкесовъ. турецкой прходы и всрхо способнихо оржите переселенцевъ. Но въ этомъ деле много мусульманъ, мущинъ, женщинъ и дътей было ранено и убито; потери нашей кавалерін простирались до 40 человінь. Въ обозі остались вромф того слабие, больные, старики и грудныя дети не способныя двигаться. Ночи 4 и 5 января были холодныя. морозныя, и множество этихъ переселенцевъ, оставшихся по слабости и бользни на дорогь среди разломанныхъ тельть и убитыхь воловь, закоченьли у обоза или умерли отъ голода. Этимъ и объясняется та масса труповъ, кожи всопоппикиф сто итуп смешви ви икания им оуфот Адріанополю. Кром'в того, почти одновременно съ появленіемъ нашей кавалерін за Филиппополемъ, показались у Германлы первые всадники авангарда генерала Скобелева, и тотъ же самый обозъ быль застигнуть на другомъ концъ паническимъ страхомъ и брошенъ переселенцами бъжавшими въ разныя стороны.

Какъ бы то ни было, одна и та же раздражающая картина смерти и разоренія тянулась непрерывно на 150 версть пути, и чёмъ далее подвигались им къ Адріанополю темъ живъе и ярче становились слъды той неумолимой судьбы которая обрушилась нынъ на мусульманское населеніе. Стали попадаться на пути, между мертвыми, и живые еще переселениы, отставшие отъ своихъ семействъ. Вотъ женщина крыпко обвившая руками телеграфный столбъ и плотно прижавшаяся къ нему; она еще дишеть. Мы предлагаемъ ей хлеба и вина. Она напрягаеть последнія силы, чтобы спрятать поглубже въ фату свое лицо, и съ усиліемъ отрываеть руку оть столба чтобъ отмахнуться оть нашего хлеба и вина. Она всецело отдалась судьбе и къ завтрему умреть отъ голода или закоченветь въ ночь у телеграфнаго столба. Тамъ, далве, мы видимъ среди труповъ, разломанныхъ телегъ, лошадиной падали, мальчугана лътъ трехъ или четырехъ. Онъ сидитъ одиноко, поджавъ ноги, и наклонился надъ остатками потухающаго костра; тутъ же около костра валяется трупъ старика въ чалмъ; тощая собака обнюхиваетъ трупъ. Казакъ Кубанецъ подъбзжаетъ къ мальчугану, и не спрашивая его согласія, береть его къ себь на седло, завертываеть въ бурку отъ холода и продолжаетъ путь. Наши казаки подобрали много брошенныхъ на дорогъ малыхъ дътей. Принцъ Ольденбургскій нагрузиль санитарныя фуры и обозы своей бригады сотнею подобранныхъ на пути старцевъ, дътей и женщинъ. Но эти голодные и умирающіе на дорогъ мусульмане сами ни единымъ знакомъ, ни единымъ взглядомъ не молятъ о помощи и не ищутъ состраданія. Вчера они были туть господами, сегодня устилають здъсь путь своими трупами; но спокойно, безъ ропота отдаются они постигающему ихъ року.

Мы видимъ по временамъ партіи Болгаръ шныряющихъ между разломанными тельгами. Болгары роются въ брошенномъ турецкомъ имуществь, выбираютъ себъ годные куски; тащатъ одъяла, посуду, одежды и навьючиваютъ этимъ добромъ воловъ и лошадей; увозятъ уцъльвшія тельги. Минутами насъ возмущаетъ эта картина. Мы подъвзажаемъ къ Болгарамъ съ угрозой, приказываемъ бросить награбленныя вещи. Но Болгаринъ, всегда застънчивый и пугливый, обнаруживаетъ внезапно энергію, увъренность. «То мое!» отвъчаетъ онъ твердо на наше приказаніе, «то отняли у меня Турки.»

-2 1 15 Distince of a con-

Еще далве по дорогв попадаются цвлыя группы еле передвигающихъ ноги старцевъ, женщинъ съ грудными автьми за спиной; они авлають пять шаговь впередъ и присаживаются въ изнеможении на землю. Еще далбе группы становятся многочисленные; все восточные типы, пестрые цвъта, все усталыя, убитыя лица. Разбъжавшись въ первую минуту нашего появленія за Филиппополемъ, они мало-по-малу собираются снова близь Адріанополя и выходять на дорогу чтобы продолжать свой путь на Истамбуль. За Германлы мы нагоняемь уже цёлый движущійся обозъ: арбы и тельги скрипать, въ нихъ лежать больные и слабые: остальное идеть по бокамъ пъшкомъ; женщины отворачиваются отъ насъ, прячутъ свои лица въ фату или просто обращаются къ намъ спиной. Чёмъ дальше тъмъ обозъ становится многочисленнъе: двигаются въ четыре, пять и шесть рядовъ подъ рядъ, народу идуть массы, словно ръка колыхающаяся разноцвътными, пестрыми волнами. Эта ръка течетъ не обращая на насъ вниманія, занятая лишь своимъ собственнымъ теченіемъ, не смёшиваясь съ нами, не обращаясь къ намъ. Это-переселеніе народа, нечаянно застигнутое нами. Оно

продолжаеть на глазахь у насъ свое отдёльное теченіе. Его волны уже нахлынули въ Константинополь. Дальнъйшій ихъ путь еще неизвъстень. Мы застали на своей дорогъ только слъды этого отлива мусульманскаго міра изъ его прежняго ложа.

Гурко прибыль 12 января въ Германлы, гдф остановился на ночлегъ. Отъ Филиппополя до Германды Турки сожгли всь мосты на жельзной дорогь, и повза имогуть двигаться къ Алріанополю только начиная съ Германды. На станціи жельзной дороги оказалось нъсколько вагоновъ и локомотивовъ, и 13-го Гурко продолжалъ путь къ Адріанополю по жельзной дорогь. Посль многих дней проведенныхъ на просторъ и непрерывной верховой ъзды, вагонъ кажется намъ тъснымъ и душнымъ ящикомъ, въ которомъ насъ заперли на нъсколько часовъ. Изъ оконъ вагона мы видимъ съ одной стороны холмистую мъстность, переходящую вдали въ высокія горы, съ другой тянется влажная низменность, поросшая рощами кипарисовыхъ деревьевъ. По ней тумитъ Марица зеленоватыми волнами, то пропадая за деревьями, то вновь выходя на просторъ. День стоитъ солнечный, теплый. На всемъ лежить золотистый блескъ. Мелькають на шоссе фуры, зарядные ящики, орудія, обозы, казачьи сотни, солдаты идущіе въ колоннахъ по-ротно, по-баталіонно, съ ружьями на плечахъ, словно движутся правильные, сърые квадраты ощетинившіеся тысячами штыковъ. У полотна жельзной дороги течетъ все та же тъсно сплоченная пестрая масса переселенцевъ. Вотъ промелькити грозныя укрвпленія, возведенныя Турками на естественныхъ и искусственно насыпанных холмахъ. Раздаются звуки военной музыки, барабанный бой. Почетный карауль на станціи отдаеть честь подъезжающему генералу Гурко. Поездъ остановился.

Генералъ Скобелевъ встрвчаетъ Гурко на станціи: они обмъниваются привътствіемъ, и мы направляемся всъ чрезъ минуту верхомъ въ городъ. До города три-четыре версты. Мечеть «Султанъ Селимъ» высится своими четырьмя минаретами и подавляеть своею громадой остальныя постройки. Вотъ и узкія улицы, и дома съ навъсами. Толпа любопытныхъ смёшанной національности: Грековъ. Болгаръ, Армянъ, Евреевъ, нъсколько Турокъ, наполняетъ улицы, раздвигается и теснится, чтобы дать дорогу. Изъ оконъ выглядывають женщины. Всв смотрять на Гурко. «Гурко, Гурко,» слышится постоянно въ толив. Гурко останавливается на минуту, чтобы выслушать привътствіе и короткую молитву, произносимую то болгарскимъ епископомъ, то армянскимъ, то еврейскимъ раввиномъ, наконецъ греческимъ митрополитомъ Діонисіемъ. Этотъ Діонисій, извістный туркофиль, благословившій не такъ давно турецкія войска, шедшія на войну съ Сербіей, теперь благословляетъ насъ.

Адріанополь быль занять отрядомъ генерала Скобелева безь выстрёла, хотя Турки и приготовили вокругь Адріанополя 72 укрвпленныя позиціи для встрвчи Русскихъ перекрестнымъ огнемъ. Эти позиціи были разчитаны на поміщеніе въ нихъ 150-ти тысячной арміи, но армія эта, какъ извістно, не дошла до Адріанополя. Часть ея положила оружіе на Шипкъ, часть уничтожилъ Гурко у Филиппополя. Небольшой гарнизонъ Адріанополя, въ шесть тысячъ человікъ солдатъ, покинулъ городъ 6 января, едва только услыхаль о пораженіи Весселя и Сулеймана пашей. Вали адріанопольскій, Джемиль-паша, со всіми гражданскими властями убхаль въ Константинополь тоже 6 января, вечеромъ. Гарнизонъ и власти скрылись изъ Адріанополя до того поспівшно, что бросили на станціи же-

льзной дороги 26 орудій, воображая, что Русскіе уже близко и что орудія не поспіноть увезти. По отъйзлів властей, гороль остался на попечени иностранных консуловъ. Въ городъ началась тревога. Никто изъ жителей не проводилъ ночи спокойно у себя дома. Хотя пять шестыхъ мусульманскаго населенія и покинули Адріанополь, въ городъ еще оставались вооруженные мусульнане: множество переселенцевъ проходили мимо города, могли ворваться въ городъ Черкесы и баши-бузуки. Джемиль-паша оставиль, по требованію консуловь, 72 содлата иля охраненія Адріанополя. Эти солдаты держали патрули въ городь, но ихъ было слишкомъ мало. Жители вооружались сами и проводили тревожные часы въ страхъ возможнаго нашествія баши-бузуковъ или Черкесовъ. Русскихъ они ждали съ нетеривніемъ и рвшили выслать депутацію на встрёчу Русскимъ. Депутація эта дошла до мёстечка Мустафа-Паша, куда вступала въ то время кавалерія подъ начальствомъ генерала Струкова, составлявшая авангарлъ отряда Скобелева. Депутація поднесла Струкову хлібовсоль и ключи, какъ символъ сдачи Адріанополя, и просила Струкова поспъшить занятіемъ города, -- это было 8 января. 10-го вошелъ въ городъ Скобелевъ; 13-го прі**ѣхалъ** Гурко.

14 января, въ Адріанополь прибыль Его Высочество Великій Князь Главнокомандующій и совершиль свое вступленіе въ древнъйшую столицу Турців.

Станція жельзной дороги разукрашена флагами. Блестящіе мундиры военныхъ тъснятся на платформъ. Великій Князь выходить изъ вагона, здоровается, обнимаетъ Гурко и Нагловскаго. Говорить тому и другому привътливыя слова. Садится верхомъ. По всей дорогъ шпалерами выстроены войска. Ура гремить и перекатывается по всей

"Kan Tumuna of son and Through Cold wains

линіи войскъ, сливаясь съ барабаннымъ боемъ и звуками военной музыки. Въ воздухъ стоить пълый хоръ оглушающихъ звуковъ ира, барабанный бой и музыка сопровождають Великаго Князя всю дорогу до города. У входа въ городъ воздвигнута тріумфальная арка изъ мирта и лавра: на ея верху, окаймленный лавровымъ вънкомъ, портреть Государя Императора. Развъваются хоругви; блестять иконы и кресты, ризы духовенства. Звучить церковное пвніе. Женщины поднимають на рукахь дітей, протягивающихъ маленькими ручонками букеты цвётовъ побъдителю. Улицы Адріанополя затоплены народомъ. Балконы и окна домовъ разукрашены флагами, переполнены женщинами. Оттуда сыплется пёлый дождь зеленых вётокъ лавра и мирта. Красивая, стройная фигура Великаго Князя двигается одна впереди, надъ шумящею и гудящею толпой. За Великимъ Княземъ, плотнымъ строемъ, подвигаются блестящіе мундиры военныхъ, среди тесно столпившихся по сторонамъ красныхъ фесокъ, тюрбановъ, восточныхъ липъ, тысячъ народа махающаго платками, шанками, кричащаго привътствія каждый на своемъ языкъ.

Адріанополь, 16 января 1878 года.

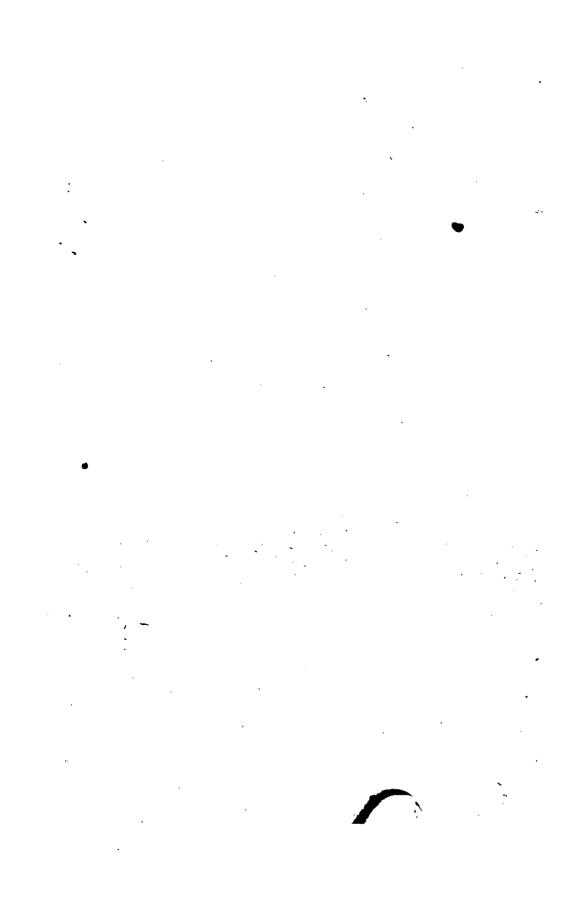

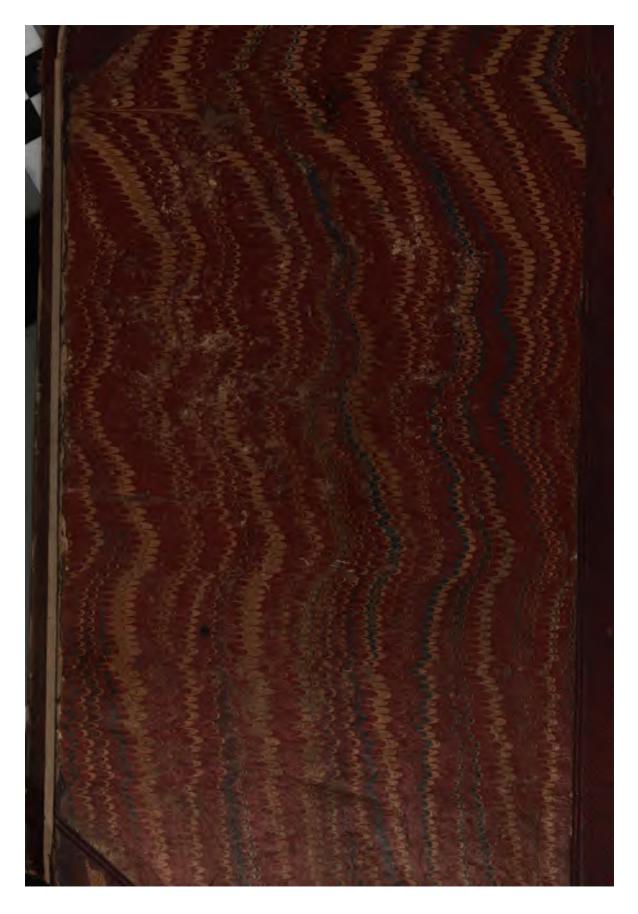